

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги — это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

#### Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы — лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них — это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- Соблюдать законы Вашей и других стран. В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

### О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу http://books.qoogle.com.



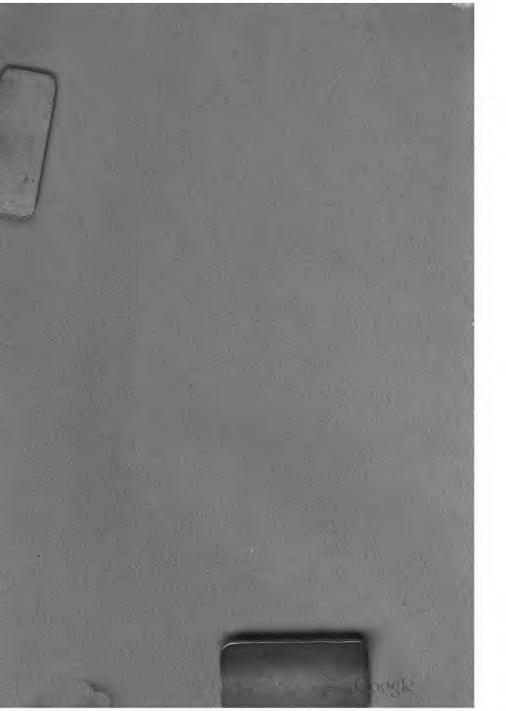

# 250. Кастина В. Faller PYCCKOE ОБЩЕСТВО 00168

## НАСТОЯЩЕМЪ И БУДУЩЕМЪ

(ЧВМЪ НАМЪ БЫТЬ?)

РОСТИСЛАВА ФАДЪЕВА.



Изданіє газеты "Русскій Міръ".



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

типографія товарищества «Общественная польза», по мойкь № 5. 1874.

~

Digitized by Google

DK189 .2 .F32 Издавая книгою статьи, напечатанныя въ «Русскомъ Мірѣ» подъ заглавіемъ «Чѣмъ намъ быть», я далъ имъ, для удобства читателей, иное раздѣленіе—на главы, соединяя статьи однороднаго содержанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ изложеніе дополнено и развито съ большею опредѣленностію, для избѣжанія недоразумѣній, возникшихъ въ обществѣ при чтеніи спѣшно написанныхъ газетныхъ статей. Тѣмъ не менѣе я долженъ просить читателей помнить, что представляемая имъ книга—собственно не книга, отъ которой можно было бы требовать систематической полноты предмета, а рядъ исправленныхъ журнальныхъ статей, соединенныхъ въ одно цѣлое только по формѣ.

Ростиславъ Фадъевъ.

Digitized by Google

### оглавленіе.

|       |       |                                                  | CTPAH.     |
|-------|-------|--------------------------------------------------|------------|
| Глава | I.    | Наше современнюе общество                        | , 1        |
| Гдава | II.   | Европейская революція и русскіе ея почитатели    | 26         |
| Глава | III.  | Наши историческія силы                           | <b>4</b> 8 |
| Глава | W.    | Естественный складъ русскаго общества            | 84         |
| Chaba | V.    | Воспитаніе, церковники какъ общественная группа, |            |
|       |       | бюрократія и земство                             | 117        |
| Гјава | VI.   | Армія въ отношеніп къ гражданскому обществу      | 132        |
| Гјава | VII.  | Условія нашего будущаго развитія                 | 167        |
| Глава | VIII. | Полемические вопросы и общие выводы              | 202        |

### опечаткай.

| •      |                          |                          |                            |
|--------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CTPAH. | CTPORA.                  | напечатано.              | СЛЪДУЕТЪ ЧИТАТЬ.           |
| 1      | 2 сверху                 | Существуетъ              | существуеть                |
| 3      | 18 •                     | политическ мъ            | политнческомъ              |
| 8      | 6 •                      | создававшая.             | создавшая.                 |
| 9      | 2 снизу                  | искоченіе                | исключеніе                 |
| 24     | <b>5</b> свер <b>х</b> у | крымскую                 | крымскою                   |
| 29     | 6 снизу                  | какими-то                | какимъ-то                  |
| 36     | 2 сверку                 | по себъ                  | по себъ,                   |
| 39     | 11 >                     | предлогѣ,                | предлогъ,                  |
| _      | 23                       | всокій                   | всякій                     |
|        | 24                       | , оки                    | былъ                       |
|        | 25 · ·                   | начало                   | началь                     |
|        | 18                       | чернью                   | чернью;                    |
|        | 21                       | оправдатльнаго           | оправдательнаго            |
| 71     | 9 ,                      | простолюда,              | простолюдина,              |
| 78     | 12 снизу                 | воспитаны                | воспитанное                |
| 99     | 11 ,                     | локолизаціи              | локализація                |
| 100    | 13 ,                     | помфстьф                 | помфстье                   |
| 114    | 8 ,                      | безъ которой             | при которой                |
| 134    | 13 сверху                | Wasshington              | Washington                 |
|        | 14                       | оставляющую              | составляющую               |
| 149    | 3 ,                      | вствдствіе               | всябдствіе                 |
| 158    | 5 »                      | русскикъ                 | русскихъ                   |
| _      | 18 ,                     | насъ                     | нась,                      |
| 166    | 3 m 4 .                  | способна, русская        | способна русская           |
| 169    | 5 ,                      | последнихъ статьяхъ, по- | последней главе, посвящен- |
|        |                          | священныхъ               | ной                        |
| 179    | 3 ,                      | выказываеть              | выказываеть,               |
| 183    | 4 снизу                  | безиристрстіз,           | безпристрастіе,            |
| 192    | <b>5 и 6</b> •           | обществами:              | обществами,                |
| 203    | 1 и 2 свержу             | примѣняемо               | примъняемое.               |
|        |                          | - M 0                    | -                          |

### ГЛАВА І.

Любопытно поставить передъ нашимъ обществомъ следующій вопросъ: Существуетъ ли для нынъ живущихъ русскихъ людей, изъ безчисленнаго ряда задачь, предлагаемыхъ настоящему поколенію общественною жизнью, такая задача, которая могла бы быть рібшена и установлена на дълъ виъ спора несомивнимъ большинствомъ голосовъ, о которой можно было бы сказать, что въ этомъ отношеніи въ Россіи существуєть твердое мниніе? Представимъ себъ сонъ: намъ снится, что всъ частные русскіе люди, семьдесять девять съ половиною милліоновъ изъ осьмидесяти, перенесены мгновенно на другую планету и имъ приходится устраивать свой общественный быть безъ помощи готовой правительственной склейки, которою у насъ все держится; этимъ частнымъ дюдямъ надобно сложиться въ общество и государство одною силою своей исторической закваски и современных убъжденій. Можеть ли даже присниться, чтобы, при такой крайности, въ нынъшнемъ русскомъ обществъ нашлось достаточное большинство, правильнее сказать - достаточная нравственная сила, для твердаго и скораго установленія не только соотв'єтствующих в формъ, --мы объ нихъ уже не говоримъ, -- но даже самыхъ коренныхъ основъ? Слово большинство необходимо заменить въ этомъ случае словомъ нравственная сила, потому что въ нынёшнемъ состояніи света не все еще люди одинаково люди; подъ развитыми обжественными слоями лежать слои, представляющіе почти допотопный человыческій быть, которые даже въ случайныхъ проявленіяхъ своей силы движутся не собственными замыслами, а руководятся вожаками изъ исторически созрѣвшихъ верхушекъ,--все равно, на парижскихъ ли баррикадахъ, предводительствуемыхъ живописцами безъ заказовъ и журнальными сотрудниками безъ работы, на французскомъ ли и нъмецкомъ всенародномъ голосованіи, выжимаемомъ изъ страны давленіемъ высщихъ слоевъ, или въ рѣшеніяхъ русскихъ гласныхъ отъ крестьянъ на земскихъ собраніяхъ. Явленіе возмутившихся сицилійскихъ рабовъ, избравшихъ своимъ начальникомъ римскаго гражданина, представляетъ и будетъ представлять еще на неизм римое время въ будущемъ явленіе неизб'єжное. Мы можемъ поэтому ограничиться въ нашемъ разсужденіи однимъ обществомъ. Хотя русская народная масса и не оставалась безд'яйственною въ р'вшительные часы нашей государственной жизни, какъ, напримъръ, въ 1612 году ( въ чемъ заключается одно изъ великихъ нашихъ преимуществъ), но ея сочувствіе им'вло лишь то значеніе, что доставляло перев'ясь одной изъ партій, возникавшихъ въ исторически-воспитанномъ общественномъ слов-иначе и быть не могло. Но существуетъ ли въ современномъ русскомъ обществъ какое либо мнъніе съ такимъ большинствомъ, или, говоря иначе, существуетъ ли такая группа единомысленныхъ людей, которая въ предполагаемомъ нами снъ могла бы обратить свою волю въ обявательный законъ, безъ чего новой иланет в пришлось бы быть свид втельницей сумятицы и даже полнаго разложенія, еще невиданныхъ на нашемъ свътъ? Вопросъ этотъ сводится на следующий: оказываются ли въ обновленномъ русскомъ обществъ хотя бы только завязки самостоятельной и сознательной народной жизни, безъ которой мы можемъ быть расой, можемъ быть государствомъ, но не можемъ стать живою, развивающеюся націей, идущею впередъ по своему пути? Ходить же постоянно по чужимъ путямъ значитъ лишиться в историческомъ смыслъ права на самостоятельное бытіе, обратиться въ обезличенную толпу, въ матеріалъ, и подвергнуться опасности, раньше или позже очутиться подъ рукой тъхъ, у кого есть свой путь. Несомивнию, что всякій изъ большихъ европейскихъ народовъ, поставленный въ положеніе, о которомъ мы говоримъ, не находился бы долго въ затруднени: онъ возсоздался бы по своему историческому складу. У англичанъ не возобновилось бы, въроятно, одно только пэрство, но управление осталось бы на новой планеть въ ныньшнихъ же привычныхъ рукахъ. Между французами не обощлось бы безъ ръзни, такъ какъ у нихъ лишь ръзнею устанавливается законность всякаго новаго правительства; но одна изъ тотовых партій очень скоро захватила бы власть и снова опеленала бы народъ административною паутиной; французамъ опять пришлось бы платонически увлекаться пристрастіемъ къ той или другой форм' в верховной власти, оставаясь подъ тою же самою ежечасною и мелочною опекой чиновниковъ, назначаемыхъ всякимъ ихъ правительствомъ почти изъ тъхъ же людей. Нечего и говорить объ американцахъ: почва новой планеты никакъ не показалась бы имъ въ политическ мъ отношеніи мудренье почвы Новаго Свыта. То же сравненіе, приблизительно, можно распространить и на нъмцевъ и на итальянцевъ. Но что д'влали бы въ такомъ положеніи мы, русскіе? Одна сторона вопроса, въроятно ръшилась бы скоро. Судя по понятіямъ всей массы нашего народа, признающаго законною вдастью одну только царскую власть, безъ всякаго ея опредёленія, мы должны были бы снова прибъгнуть къ самодержавію, хотя подобное возстановленіе не обощлось бы безъ большой смуты: нашъ народъ въритъ не столько въ отвлеченный принципъ, какъ въ освященный родъ. Но вопросъ этимъ не кончается. Самодержавіе все же есть только принципъ, какъ народовластіе въ республикъ, принципъ, способный облекаться въ самыя разнообразныя формы въ приложеніи къ ділу, въ управленіи государствомъ и областями,

какъ достаточно доказано нашею собственною исторіей. Но какой монархъ можетъ взяться за устройство управления, не зная, въ чемъ состоятъ условія и потребности даннаго народа? А кто же, какое мивніе, какая группа единомышленниковъ-могли бы указать у насъ, при возсозданіи общественнаго порядка, наши потребности, — указать такимъ образомъ, чтобы голосъ ихъ покрылътысячи другихъ голосовъ, настоящую кошачью музыку, которая поднялась бы по этому поводу? Можно сказать съ достаточною въроятностью лишь одно: большинство русскихъ голосовъ не захотьло бы возобновленія бюрократическаго управленія посредствомъ столоначальниковъ, внв необходимыхъ размфровъ. Но чьм замьнить столоначальниковь? Кто сказаль бы это на новой планеть съ такимъ авторитетомъ, чтобы въ немъ можно было узнать голось страны, по крайней мере голось нравственной силы, первенствующій въ странъ, что одно и то же? Можно думать, однако же, что, даже не перевзжая на другую планету, мы находимся и на этой землё въ положени довольно близкомъ къ вышеописанному, за однимъ исключеніемъ — за исключеніемъ прочности верховной власти, безъ которой все у насъ разсыпалось бы прахомъ. Конечно, существование твердой власти есть спасительный фактъ, обезпечивающій наше настоящее и близкое будущее въ государственномъ смыстъ; но само по себъ оно не предръшаеть формь общественнаго устройства, соответствующихь нашему складу, росту и потребностямъ. Правительство состоитъ не изъ волшебниковъ, которые могли бы знать то, чего не знаетъ самъ народъ; у насъ же не существуетъ покуда никакого связнаго мненія (возможнаго только при связности людей), въ которомъ выражалось бы хотя приблизительно направление большинства русскаго общества.

Двадцать лътъ тому назадъ нельзя было предложить подобнаго вопроса, не только по стъсненію слова, но потому, что онъ не

имъть бы смысла. Во-первыхъ, нъкоторое сосредоточение мнънія и органы для его выраженія тогда существовали, хотя въ очень одностороннемъ и бездъйственномъ видъ. Во вторыхъ, - и это плавное, - подобный вопросъ не могъ тогда возбудиться, такъ какъ въ немъ не настояло надобности. Пока продолжался воспитательный періодъ нашей исторіи, открытый Петромъ Великимъ и законченный нынъщнимъ царствованіемъ, верховная власть относилась у насъ къ народу, вмёстё взятому, не только какъ власть, но какъ наставникъ: и сама она, и русское общество, послъ страдательнаго противодъйствія первыхъ годовъ, признали особую просвътительную миссію сверху, не постоянную, а временную, отрицавшую по своей сущности самостоятельность сужденія и гражданской діятельности у просвінцаемыхъ. Извістное діяло, что отъ ученика требуютъ только прилежанія и послушанія, а не мнънія. Прожитый нами полутаровъювой воспитательный періодъ быль запечатлёнь исключительнымь, чисто-искусственнымь и подражательнымъ характеромъ, ръзко отличающимъ его и отъ предществующаго, и надо думать, отъ наступившаго уже времени, отъ минувщихъ и отъ грядущихъ въковъ самодъльнаго народнаго развитія. Настоящее парствованіе упразднило этотъ воспитательный періодъ, вызвавъ общество къ гражданской діятельности, и открыло новую эпоху русской исторіи, можно надіяться — эпоху . вржлости, въ отношении къ которой все предшествующия были только пріуготовительными. Мы выдержали выпускной экзамень такъ, впрочемъ, какъ его обыкновенно выдерживаютъ на Руси, благодаря снисхожденію экзаменаторовь, болье чымь собственнымъ знаніямъ; тъмъ не менье мы теперь уже должны стоять на своихъ ногахъ и жить своимъ умомъ. Вопросъ объ определенпости и твердости общественнаго мнѣнія и о связности сословныхъ пластовъ и группъ, способныхъ взращать и выражать его, становится изъ празднаго, какимъ онъ былъ еще недавно, неотложнымъ. Покуда же мы, русскіе, встающіе со школьной скамьи воспитательнаго вѣка своей исторіи, связываемся между собою не какою либо общностью мнѣнія, свойственною всякой сложившейся націи, а лишь нѣкоторымъ единствомъ народнаго чувства; это чувство есть не иное что, какъ отголосокъ, постепенно выдыхающійся отъ времени, однородности и сосредоточенія національныхъ взглядовъ, когда-то у насъ существовавшихъ. Потому, мы покуда только государство, а не общество. Очевидно, крѣпость государственнаго сложенія обезпечиваетъ намъ переходный срокъ, въ теченіе котораго мы можемъ сростись въ общество; но тѣмъ не менѣе срокъ этотъ, едва ли растяжимый произвольно, долженъ окончательно рѣшить, что намъ предстоитъ впереди: быть ли живымъ народомъ, или политическимъ сборомъ безсвязныхъ единицъ. На днѣ вопроса, поставленнаго такимъ образомъ, лежитъ ключъ нашего будущаго.

Въ современной Россіи видно во всемъ отсутствіе сложившихся мнівній и общественных органовь, способныхь установить взгляды большинства и выражать ихъ съ достаточнымъ въсомъ. Одно связано съ другимъ неразрывно: разбродъ мнѣній всегда доказываеть, между прочимь, разбродь людей. Ниже мы постараемся изследовать причины такого необычайнаго явленія тысячелътняго историческаго общества съ неустоявщимися понятіями; покуда же можно удовольствоваться признаніемъ самаго факта: путаница нашихъ понятій бросается въ глаза. Мы всё знаемъ, что русскій народъ чрезвичайно даровить, что умныхъ людей у насъ едва ли не больше, чёмъ гдё нибудь. Достаточно проъхать нъсколько сотъ верстъ по нашимъ и по заграничнымъ жельзнымъ дорогамъ, разговаривая съ случайными сосъдями, чтобы неотразимо придти къ двумъ заключеніямъ: первое-что въ сужденіи большинства русскихъ дюдей гораздо бол'є м'єткости и независимости; второе-что въ самыхъ обыденныхъ предметахъ, къ

которымъ европеецъ подходитъ совершенно развязно, какъ къ своему дому, зная всв входы и выходы, русскому приходится капъ будто открывать Америку; вы видите, что нашъ землякъ подступаеть къ предмету какъ-бы въ первый разъ и притомъ въ одиночку, не чувствуя за собою никакой опоры сложившагося мижнія. Даже въ противоположныхъ взглядахъ двухъ европейцевъ на какой либо предметъ замътно, что сужденія ихъ исходять изъ одного общаго основанія и расходятся только въ личныхъ заключеніяхь; но даже въ согласіи двухъ русскихъ чувствуется, что мивнія ихъ вытегають изъ различныхъ точекъ зрвнія и сходятся только въ практическомъ выводъ. Подъ нашими взглядами нътъ общей подкладки, выработанной совокупною жизнью. Оттого средній русскій человъкъ изъ фрачныхъ слоевъ или крайне неръщителенъ въ своихъ заключеніяхъ, не довъряетъ себъ, или же дерзокъ до безобразія, до безсмыслія. И нерѣшительность, и дерзость происходять изъ одного источника-изъ того, что онъ долженъ до всего добираться самъ, что онъ не знаетъ, что и кто за него, что и кто противъ него; онъ разсуждаетъ въ одиночку. И наша робость, и наша смёлость не сознательны. Оттого русскіе люди, даже вполнъ зръдые и нравственно сильные, которые принесли бы честь всякой странъ, мало полезны обществу. Какъ имъть вліяніе на общество, когда оно не представляетъ ни сборныхъ мниній, ни общихъ интересовъ, ни сложившихся группъ, на которыя можно было бы действовать; вліять же на людей поодиночке значило бы черпать море ложкою. Недостатокъ гражданской доблести, вялость въ исполненіи своихъ обязанностей и равнодушіе къ общему діблу, въ которыхъ мы постоянно себя упрекаемъ, происходятъ, въ сущности, отъ безсвязности между людьми. Немудрено быть гражжданиномъ тамъ, гдф человфкъ видитъ предъ собою возможность осуществить всякое хорошее намфреніе; но нужна непомфриая, чрезвычайно ръдкая энергія, чтобы тратить силы при малой надеждѣ на успѣхъ. Это чувство одиночества, дѣйствующее очень долго, повліяло, конечно, и на складъ русскаго человѣка, сдѣлало его относительно-равнодушнымъ къ общественному дѣлу, лишило вѣры въ себя, вытравило изъ насъ отчасти то, что называется индивидуализмомъ. Невозможно вылечиться отъ равнодушія, пока продолжается обстановка, его создававшая.

Въ русской литературъ то же самое, что въ русской жизни. И здёсь нёть недостатка въ умныхъ и ученыхъ книгахъ или журнальныхъ статьяхъ, заносимыхъ въ періодическія изданія изъ самаго общества; но подъ зрълыми русскими книгами такъ же точно не оказывается почвы, какъ и подъ зрѣлыми русскими людьми: онъ мало входять въ народное сознаніе, между ними и общимъ уровнемъ остается пустой промежутокъ. Въ другихъ странахъ никакое личное выражение сильной мысли не пропадаеть даромъ: оно подхватывается и разносится въ обществъ періодическою печатью, оно, можно сказать, разм'внивается ею на мелочь для всеобщаго употребленія. У насъ же, между серьезными трудами со стороны, которые печатають случайно газеты или журналы, и собственными ихъ передовыми статьями или обозрѣніями не оказывается никакой связи; въ печати, какъ и въ жизни, зрълые люди остаются одинокими, мыслять про себя, а печать (даже изданія, служащія имъ органомъ, за весьма малымъ исключеніемъ) продолжаеть угощать публику тою же уличною философіею и политикою. Даже въ дълъ рецензіи и ознакомленія общества съ замѣчательными отечественными произведеніями, составляющихъ прямое діло періодической печати, всякій трудь, переростающій общій уровень, всякое произведеніе мысли сколько нибудь сильной-остаются чужды русской критикт; развъ случайно вздумается умному и ученому адвокату написать разборъ новаго сочиненія по соціологіи, или «неизв'єстному» представить очеркъ такъназываемыхъ «запрещенныхъ духовныхъ книгъ». Безъ такихъ слу-

чайностей, довольно редкихъ, одиночныя верхушки русской мысли оказываются не подъ-силу нашей критикъ, даже не затрогиваются ею. Удивительно развъ то, что многіе люди все-таки добираются до этихъ произведеній собственнымъ чутьемъ, безъ всякаго указанія, что репутація нашихъ д'ятелей и писателей въ обществъ держится соверщенно независимо отъ ея огласки печатью; этотъ фактъ болъе всего остальнаго доказываетъ великія нравственныя силы, скрытыя въ нъдрахъ русскаго общества, не смотря на слабость внашнихъ его проявленій. Въ начала шестидесятыхъ годовъ, наща періодическая печать оказывала несомнѣнное вліяніе на общество, но въ итогъ вліяніе пустозвонное и не хорошее, и утратила его по своей винв \*). Теперь она не руководить рышительно ничемъ, остается совершенно безплодною для развитія мнінія русских людей, тіхх по крайней мірі, у которых выросла уже борода. Особенно должно сказать это о нешей печати газетной, наибол'е привлекающей читателей средняго уровня; она исключительно живеть фельетономъ, обращеннымъ въ потъху для публики, принявшемъ всё свойства стариннаго помёщичьяго увеселенія съ шутами и скоморохами. Наши нигилистскіе журналы издаются для гимназистовъ; такъ-называемыя серьезныя газеты, во всемъ, что онъ говорятъ отъ своего имени, - ровло ни для кого: читатели ищуть въ нихъ шутокъ, телеграммъ, извъстій изъ областей, городской хроники, иногда останавливаются на случайномъ словъ кого нибудь изъ читателей же, ръшившагося высказаться-и только.

Явленіе само по себ'я совершенно понятное. Въ нашей періодической печати не выражается, кром'я р'ядкихъ исключеній, ни-

<sup>\*)</sup> Мы не считаемъ пужнымъ оговаривать всёмъ навёстныхъ исключеній — объ изданіяхъ, оказавшихъ въ свое время несомивниую услугу русской мысли и русскому дёлу по текущимъ случайнымъ вопросамъ; искюченіе только подтверждаеть правило.



какихъ сборных мнвній, у нея нвтъ союза со сборными интересами, такъ какъ страна почти не обнаруживаетъ ихъ; за нечатью не стоить никто, она не внушается никакою живою действительностью, она ръшаетъ все на свътъ съ точки зрънія какихъ-то общечеловъчных принципост, замъняющихъ недостатокъ положительнаго дёла; однимъ словомъ, она выражаетъ собою только самое себя, понятія своихъ сотрудниковъ. Кому же они могутъ быть любопытны? Нельзя сказать притомъ, чтобы въ нашихъ журнальныхъ редакціяхъ не было даровитыхъ людей: они есть; но у этихъ людей нътъ дъла, они проникнуты тъмъ же характеромъ, находятся въ тъхъ же условіяхъ, какъ наши даровитые собесъдники на жельзныхъ дорогахъ. Едва можно назвать двъ или три редакціи, стоящія выше этой среды; но и он' также точно вращаются въ пустотъ. Свыше, очевидно, относятся къ вліянію такой печати гораздо серьознъе, чъмъ относится къ ней само общество -- лучшій судья въ этомъ вопросъ.

Тъмъ не менъе дъло идетъ о предметъ первой важности. Современное состояніе дважды обновленнаго русскаго общества, во всякомъ проявленіи его, до какого ни коснись — до жизни высшихъ и низшихъ слоевъ, до земскаго управленія, до церковнаго причта, до школы свътской и духовной, до печати, до войска, до семейнаго быта, — доказываетъ совершенный разбродъ людей и понятій, ничъмъ между собою не связанныхъ. Этой бъдъ не поможетъ ни классическое, ни реальное образованіе, когда вокругъ юношей, выходящихъ изъ школы, общественная жизнь разсыпается на первобытные атомы. Никуда не годится объяснять наше внутреннее безсиліе (можно сказать даже — оскудъніе, потому что въ извъстномъ отношеніи мы спустились ниже, чъмъ стояли недавно) одною молодостью тысячельтней Россіи; нечего ждать естественнаго наступленія возмужалости. При нынъшнемъ ходъ дъла, эта возмужалость никогда не придетъ сама собою, съ каждымъ годомъ

Digitized by Google

мы будемъ скор ве разсынаться, чёмъ селадываться; а въ настоящемъ положени свёта, сросшись съ Европой такъ тёсно, какъ мы съ нею срослись, намъ некогда уже подростать потихоньку. Глиняный горшокъ не спутникъ желёзному.

Прежде чёмъ искать выхода изъ нашей безсвязности, надобно хорошенько въ ней оглядъться. Не только въ русской общественной жизни нътъ ни средоточія общаго, ни средоточій мъстныхъ, его нътъ также точно и въ русской мысли. Справа налѣво, во всемъ туманномъ облакъ расплывающихся русскихъ мнъній, изъ которыхъ ни одно не очерчено ясно, отъ бывшихъ славянофиловъ до крайнихъ нигилистовъ, непримътно до сихъ поръ ни одной точки, въ которой можно было бы предполагать будущій центръ тягот внія нашей національной мысли, направленіе будущаго большинства. Этой точки нельзя даже подозрѣвать, потому что у насъ обрисовались сколько нибудь лишь крайнія, совершенно несогласимыя мнънія; а въ промежуткъ между ними, гдъ обыкновенно помъщается центръ, тянется умственная пустота, въ которой вращается вихрь осколковъ-даже не мыслей, а осколковъ фразъ и словъ, надерганныхъ наудачу изъ объихъ оконечностей, больше, впрочемъ, съ левой, чемъ съ правой; выводы последней, и то безъ яснаго понятія объ ихъ источникъ, стали только недавно входить въ общее сознаніе. Этотъ вихрь самородныхъ осколковъ недавно зародившейся русской мысли перемъщанъ вдобавокъ съ роемъ другихъ мысленныхъ осколковъ, внесенныхъ гуртомъ въ наши понятія только-что прожитымъ подражательнымъ періодомъ русской исторіи. Наше образованное общество воспитывалось на иностранной жизни, то-есть на иностранныхъ литературахъ, и огуломъ почерпало изъ нихъ не столько мысли, какъ названія съ подведенными подъ нихъ заключеніями, а потомъ, незадумываясь, примѣняло эти названія и заключенія къ своему домашнему быту, къ явленіямъ русской жизни, им'ьющимъ совсымъ иное содержаніе.

Эта переноска названій и готовыхъ выводовъ на неподходящіе къ нимъ предметы спутала наши понятія до хаоса. Мы не замътили въ началъ своего подражательнаго въка, что явленія нашей общественной и государственной жизни, окрещиваемыя иностранными именами, подразумъваютъ совсъмъ не то что слова эти сзначають на запады: что русская верховная власть стоить на совсъмъ другихъ основаніяхъ, чъмъ феодальная европейская монархія; что русское дворянство не им'веть ничего общаго съ дворянствомъ западнымъ ни по происхожденію, ни по отношенію къ народу и представляетъ совсёмъ иную функцію общественной жизни; что примънение къ намъ европейскихъ понятій о среднемъ сословіи составляєть безсмыслицу, потому что въ Россіи всего только два пласта людей — пласть, созрѣвшій исторически, постоянно подновляемый притокомъ новыхъ силъ снизу, и пластъ стихійный — простой народь; что православное духовенство, какъ общественной органъ, не можетъ быть ни съ какой стороны приравнено къ клиру католическому или церковному наставничеству протестантскому; что православная церковь, охраняющая свое единство въ чисто-духовномъ смыслъ, составляетъ учрежденіе не политическое, чъмъ обусловливается внутреннее направленіе нашей исторіи, кром'в случайныхъ, совершенно личныхъ отклоненій, а потому у насъ невозможно м'врить отношенія церкви къ государству заграничнымъ аршиномъ; что въ Россіи нътъ черни, волнующей съ нъкотораго врамени Западную Европу, а есть только осёдлый народъ, не разрывающій связи съ родною деревнею, даже при долголътнемъ жительствъ на сторонъ; что завистливыя отношенія низшихъ народных вслоевъ къ высщимъ, образованнымъ, ръщительно у насъ не существуютъ, вслъдстие чего первые не требують себь никакого трибунства, никакого огражденія отъ посл'єднихъ; что нашъ народъ привыкъ управляться міромъ только въ хозяйственномъ отношеніи — дёлить общинную

землю и подати, а полицейское самоуправление на швейцарскій дадъ ему невъдомо, - и такъ далъе безъ конца. Можно было бы выследить во всемъ объемъ образованной русской жизни фальшь. происходящую изъ занесенныхъ къ намъ чужихъ названій и выводимыхъ изъ нихъ неподходящихъ заключеній. Проглядёвъ въ первомъ жару образовательнаго увлеченія это коренное различіе между вновь заучиваемыми словами и своею родною действительностью, мы сбили себя съ толку на полтора, можетъ быть, на два стольтія. Мы уподобились всв львенкамь басни, отданнымь на воспитаніе орлу и воспылавшимъ, по возвращеніи домой, рвеніемъ обучать зв'трей искусству вить гибзда. Отсюда всі промахи нашего воспитательнаго періода сверху и снизу вплоть до новъйшаго нигилизма, прямаго и неизбъжнаго его послъдствія, а вмъсть съ тьмъ самаго неподходящаго и безсмысленнъйщаго изъ русскихъ подражаній. Изъ общества, вмѣстѣ съ людьми, эта привычная подстановка чуждыхъ названій и выводовъ подъ русскую дъйствительность перешла и въ офиціальные круги-кто же наполняль эти круги, какъ не тъ же люди образованнаго русскаго слоя? — и отразилась на безконечномъ рядъ правительственныхъ мъръ прошлаго времени; въ последній разъ она отозвалась, и отозвалась сильно, на громадныхъ преобразованіяхъ шестидесятыхъ годовъ. Въ обществъ это полуторавъковое quiproquo дъйствуетъ до сихъ поръ тъмъ замътнъе, чъмъ личный взглядъ человека ближе подходить къ левой стороне русскихъ направленій, то-есть чёмъ меньше самостоятельности въ его мысли. Какой нибудь журналь пишеть статью о народномь образовании въ Россіи: онъ считаетъ просвъщеннымъ дъломъ выговорить, но западному образцу, огражденіе образованія отъ клерикализма, даже не подозр'ввая того, что, безпокоясь о нашемъ клерикализм'в, онъ говорить французскимь языкомь уёздной барышни, которая называетъ содержателя постоялаго двора — по народному, дворника — . le portier, а щи—la soupe au choux.

Одно съ другимъ — переплетеніе крайнихъ взглядовъ, выросшихъ на русской почеб, съ хаосомъ неподходящихъ, чуждыхъ нашей жизни выводовъ и заключеній-не могли не сбиться въ настоящую кашу въ русской голов' средней силы. При н'жкоторой связности общественной жизни, этотъ хаосъ пришелъ бы самъ собою въ порядокъ, по крайней мъръ распредълился бы по группамъ; значеніе господствующихъ направленій можно было сосчитать, если не взвёсить; мы знади бы приблизительно, въ чемъ у насъ сида и куда мы идемъ. Но при нынъщнемъ положении дъла, при полной безсвязности людей, умственный хаосъ обращается въ нашъ хроническій недугъ. Нельзя не зам'етить, однакожъ, что механическая смъсь противоположныхъ или, что еще хуже, несоизм вримых в взглядовъ можетъ уживаться только въ частной жизни нетребовательныхъ личностей, для которыхъ мнвнія составляють нечто вроде умственнаго упражненія на досуге; но съ нею не уживается стройная общественная жизнь, требующая прежде всего извъстнаго соотвътствія началь и цьлей въ людяхъ, дьйствующихъ съобща.

Единственная серьезная работа русской мысли надъ самой собою дана намъ группою, наименъе у насъ популярною, бывщими славянофилами — не въ ихъ теоріи и не въ ихъ практическихъ заключеніяхъ, но въ анализъ, совершенномъ ими надъ русскими понятіями конца воспитательнаго періода, въ изобличеніи вопіющей; фальши чуждыхъ названій и подведенныхъ къ нимъ готовыхъ заключеній чужеземной жизни въ отношеніи къ русской дъйствительности, въ точномъ опредъленіи нашего рода и вида между націями, въ общественномъ и духовномъ смыслъ. Безъ этого труда, не вполнъ еще вошедшаго въ общественное сознаніе, но тъмъ не менъе проникающаго его понемногу со всъхъ сторонъ, мы находились

бы до сихъ поръ въ смутномъ положени образованнаго русскаго слоя двадцатыхъ годовъ, стремившагося всею душою, чистосердечно, къ перенесению на нашу почву французскихъ порядковъ и французскихъ политическихъ заключеній, — въ положеніи русскихъ барынь, обращаемыхъ де-Местромъ въ ультрамонтанство, --- въ понятіяхъ того времени, когда Белинскій видёль въ турецкомъ пащъ и австрійскомъ жандармъ просвътительное начало для славянъ. О школъ славянофиловъ можно говорить уже въ прошломъ; она отжила свое время и высказала все, что имъла сказать. Теорія ея создала принципъ слишкомъ цёльный, чтобы онъ могъ примёниться къ условному общественному быту; въ практическихъ заключеніяхъ она не принесла плода. Поставивши ясно вопросъ, независимые и либеральные умы, работавшіе въ этомъ направленію не умъли свести его на жизненную почву; такая задача оказалась не подъ силу ихъ времени. Они пришли на дълъ почти къ тъмъ же заключеніямъ, какъ позднівшіе дибералы съ чужихъ словь: искали спасенія въ сокровищахъ стихійной мудрости русскаго простонародья. Съ общаго голоса всёхъ направленій опыть быль предпринять. Оказалось, какъ и должно было оказаться, что стихійныя народныя сокровища (действительныя, какъ доказывается русскою исторіей) уподобляются минеральнымъ сокровищамъ горы Благодати: лежатъ подъ спудомъ и безъ пользы, покуда образованные инженеры не станутъ извлекать ихъ по частямъ и отливать въ определенную форму.

Нечего говорить о не существущей пока срединѣ русскихъ мнѣній, о томъ, что называется на Западѣ правымъ и лѣвомъ центрами, всегда составляющими большинство: она высказывается по временамъ лишь въ дробныхъ отношеніяхъ къ нѣкоторымъ практическимъ предметамъ, выражаетъ преимущественно личное настроеніе и не выработала себѣ никакихъ общихъ началъ. Да какъ и выработать? Мы вынуждены перешагнуть прямо къ ва-

вилонскому смѣщенію языковъ, названному недавно лѣвою стороной русскихъ мнѣній.

Наши лѣвыя мнѣнія прозвали себя либеральными. Это придагательное удержалось за ними въ разговорномъ языкѣ, не какъ сужденіе общества, но какъ кличка. Что значитъ въ ихъ смыслѣ слово либерализмъ, —можно видѣть изъ слѣдующаго сравненія.

Славянофилы, нынъ уже отжившіе, были не только либералами, но либералами-утопистами, насколько русскіе люди могли стать ими, не отрываясь совершенно отъ почвы. Они такъ глубоко върили въ сокровенную духовную мощь русскаго народа, что считали возможнымъ осуществление самыхъ широкихъ идеаловъ жизни почти безъ всякихъ обезпеченій со стороны власти и закона, на началахъ одного полюбовнаго соглашенія: они в'ьрили въ народную правду, то-есть въ разумное сельское самоуправленіе съ общиной и круговою порукой; в рили въ самое широкое самоуправленіе областное и государственное (земскіе соборы, какъ совъщательное собраніе); върили въ полную свободу слова, служащаго само себъ противовъсомъ; въриди въ безъ изъятную свободу совъсти и духовную вселенскую церковь, стоящую исключительно на единодущім в рующихъ, вні всякой охраны со стороны государства; они признавали судъ присяжныхъ (справедливо или нътъ-все равно) за коренное славянское учрежденіе; ограничивали въ своей теоріи дійствіе администраціи одною внішнею, фактическою стороной жизни; были противниками всякихъ предупредительныхъ стъсненій; свято (хотя, конечно, не слъпо) чтили науку, -- и такъ далъе. Если такія мнънія — не самый полный, почти радикальный, даже увлекающійся либерализмъ, по крайней мъръ въ примънени къ современному общественному состоянію Россіи, - то что же он' такое? Не даромъ Герценъ называлъ славянофиловъ своими братьями по свободомыслію. Противъ нихъ можно было спорить во многомъ, даже почти во всемъ, вследствіе слишкомъ теоретической постановки, которую они давали своимъ положеніямъ; можно было опровергать ихъ пріемы; можно было доказать имъ, что такого свободнаго общества, о какомъ они мечтали, еще не существовало на свътъ, -- но никакъ нельзя было не признавать ихъ самыми свободомыслящими людьми. Между тёмъ, наши такъ-называемые либералы всегда считали и именовали группу славянофиловъ консервативною, нелиберальною. Такъ выражались даже почтенные, совсёмъ не-негилистскіе, сохраняющіе благопристойность органы леваго направленія; поддонки же этой стороны литературы, настоящіе нигилистскіе листки, величали мижнія славянофиловъ «понятіями московской просвирни». Теперь спрашивается: если стремленіе къ широчайшему самоуправленію, къ свободъ слова и совъсти, къ независимой не-политической церкви, къ народному суду, къ вольной наукъ и т. д. составляють въ нынъшнемъ положеніи нашего отечества партію консервативную, то въ чемъ же заключаются гражданскія стремленія нашей партіи прогрессивной?

Читатель ждеть ужасовь. Можно думать, что идеаль людей для которыхь всё вышесказанныя стремленія составляють не болье какь чистый консерватизмь, должень бить, по краньй мірь, на какой нибудь соціальный перевороть! Ніть, ничего подобнаго наши либералы не иміють въ виду. Въ конці пятидесятыхь годовь у нась дійствительно развилось-было, подъ давленіемь долгаго застоя, заграничной пронаганды и тяжелаго впечатлівнія крымской неудачи, паправленіе поголовно отрицательное, сильно проникнутое бреднями соціализма и космополитизма—нашь знаменитый нигилизмь; но онь никогда не быль сознательнымь уб'яжденіемь чымь бы то ни было, кром'в нісколькихь недокроенныхь природою личностей,—онь быль только модою, на которую всегда податливы люди, не чувствующіе

подъ собою почвы. Первое соприкосновение русскаго общества съ дъйствительностью, въ видъ польскаго возстанія, снесло его какъ утренній туманъ. Остатки нигилизма укрылись въ литературныхъ подпольяхъ, откуда они продолжаютъ дъйствовать понемногу на разныхъ юношей, такъ что нынёшніе русскіе нигилисты составляють не какую либо группу людей, связанную общими убъжденіями, а только извъстный возрасть. Какъ Анины подъ управленіемъ геронтократіи (аристократіи старцевъ), Россія под'влилась на партію людей брадатых и партію безбородыхъ; стало быть, нынъщній нигилизмъ въ сущности составляетъ довольно невинную забаву. Съ тъмъ вмъстъ вершины, даже средній уровень либеральной печати и публики, почти совершенно очистились, по крайней мъръ въ политическомъ отношении, отъ нигилистскихъ началь, то-есть отъ фантазіи отрицанія всего историческаго подлуннаго міра, хотя множество отдільных повібрій той полосы времени удержались еще, какъ лужи послѣ наводненія. Но хотя въ настоящее время наши грамотные либералы уже не негилисты, тъмъ не менъе они признають за собою стремление къ такимъ возвышеннымъ цёлямъ, въ сравненіи съ которыми утопическія ціли славянофиловь ничто иное, какъ консерватизмъ. Мы полагали бы, что на свътъ не существуетъ покуда политическаго идеала, который могь бы относиться къ полной свободъ самоуправленія, слова, церкви и проч. какъ погрессъ къ застою; американцы такого идеала не знають: честь изобратенія его принадлежить русской левой стороне. Но въ чемъ же состоить, наконецъ, этотъ недостижимый для другихъ народовъ идеалъ? Увы, это можно сказать въ двухъ словахъ: онъ состоить ни от чемъ, все содержание его не превыщаетъ нъсколькихъ десятковъ либеральных общихъ мъстъ, занесенныхъ къ намъ красноръчіемъ европейскихъ политическихъ партій. Для нашихъ либераловъ важны слова и названія, а не д'вло.

Перенесеніе въ нашъ домашній быть названій и заключеній. выработанныхъ чужою жизнью, о которомъ мы говорили, усле нилось еще особымъ, временнымъ характеромъ-теоретическимъ крайне-либеральнымъ оттънкомъ въ самомъ неопредъленномъ значеніи этого слова. Европейскія понятія стали проникать въ русское общество только въ последніе годы Екатерины, одновременно со взрывомъ резолюци; до тъхъ поръ мы заимствовали военно-техническія знанія, шитые камзолы и менуэтъ; еще Рюдьеръ говорилъ объ насъ: «une nation barbare armée de tous les arts de la guerre». Въ ту пору именно вся Европа увлекалась царствомъ разума и правами человъка; понятно, что это увлеченіе, въ теоріи, не осталось чуждымъ и русскому образованному обществу. Но съ техъ поръ между Европою и нами легла следующая разница: Европа выстрадала последствія своихъ увлеченій и научилась жестокимъ опытомъ отличать слова отъ дёла; по крайней мёрё культурные слои ея научились этому искусству. Мы же заимствовали изъ ея пира только цветки безъ ягодокъ и позволяемъ себъ роскошно упиваться ихъ ароматомъ, не разбирая между целебными и ядовитыми. При такомъ золотомъ на строеніи, владычество пышныхъ словъ хотя и не умно, но понятно. Слова эти, не смотря на свою обветщалость, стали у насъ для многихъ такими же кумирами, такими же метафизическими существами, по выраженію Огюста Конта, какими были они для французовъ 1788 года—въ меньшей степени конечно, такъ какъ тамъ кумиры были самородные, у насъ же они заносные.

Въ этихъ метафизическихъ либеральныхъ словахъ заключается вся сущность нашей лѣвой стороны, всѣхъ изданій и мнѣній, выросшихъ первоначально на смутной почвѣ конца пятидесятыхъ годовъ, не смотря на видимыя усилія многихъ изъ нихъ высвободиться изъ подъ такихъ воспоминаній. Кумиропоклоненіе предъ словами выказывается на этой сторонѣ всякій разъ безъ

исключенія, какъ только подымается у насъ какой нибудь общественный вопросъ. Достаточно указать на выдержку нъсколько извъстныхъ примъровъ. Каждый такой примъръ, какъ каждое отдъльное существо въ природъ, представляетъ собою цълый микрокосмъ, въ которомъ отражается все общественное состояніе съ своими оттънками.

Воть случай съ госпожею Энкенъ. Приговоръ мироваго суда, учрежденнаго для разбора дёль по обычаю страны, противоръчиль не только русскому обычаю, но обычаю всёхъ странъ въ свътъ; онъ былъ бы несообразнымъ даже въ демократической Америкъ. Еслибъ такіе приговоры вошли въ привычку, еслибъ русскій челов'якь не могь прогнать во всякое время слугу, ругающаго его въ глаза, -- существованіе культурныхъ слоевъ стало бы у насъ невозможнымъ; отъ министра до послъдняго технолога всёмъ людямъ образованныхъ слоевъ пришлось бы бросить умственный трудъ и заняться чорною работой, мести свою комнату и чистить сапоги, по невозможности держать прислугу. Ни мировые судьи, изрекшіе знаменитый приговорь, ни защитники ихъ въ печати не потерпъли бы у себя, въ своемъ личномъ дълъ, ничего подобнаго. И тъ и другіе знали отлично, знали несомнънно, что этотъ приговоръ выражаетъ произвольную ложъ въ общественныхъ отношенияхъ; что ни въ одной странъ, имъющей привычку къ самоуправленію, онъ не быль бы допущень; что распространеніе подобных взглядовь мироваго суда имёло бы послёдствіемь перевороть всёхь общественныхь отношный, нёчто въ родё соціальной революціи— чего не хочеть ни правительство, ни общество, чего въ дъйствительности не хотятъ даже эти судьи и ихъ литературные защитники. Всякому извъстно, что общія начала или принципы, на которыхъ подобный приговоръ могъ бы основаться, годятся развъ для самаго плохаго нигилистскаго листка. Никакой европеецъ не пойметъ возможности защитить

московскій приговорь; значительная же часть нашей такъ-называемой либеральной печати защищала его. Если защищала, стало быть надъялась на одобрение многихъ читателей, изъ которыхъ ни одинъ, навърное, не поступилъ бы въ подобномъ случат снисходительные г-жи Енкень, а большинство поступило бы гораздо суровъе. Что же означаетъ подобное явленіе, если не ребяческое кумиропоклоненіе предъ общими містами либерализма, неимісьщими никакого значенія въ жизни. Общее либеральное місто въ данномъ случав — это три завътныя слова: святость суда, выборное начало и равенство передъ закономъ. Но святы лишь въра и отечество, отецъ и мать; судъ вовст не свять самъ по себт: онъ есть общественная потребность и годится, въ данномъ ему устройствь, только до тьхъ поръ, пока удовлетворяеть этой потребности, а не противоръчить ей; выборное начало есть средство, а не цъль, - средство, не соотвътствующее многимъ отправленіямъ общественной жизни; равенство имъетъ значение между гражданами, которыхъ самъ же законъ ставитъ въ равное положеніе, а не между солдатомъ и офицеромъ, не между наемнымъ слугою и его господиномъ, не говоря уже о томъ, что всякій выгонить изъ дому не только низшее, но и равное, но и высше себя лицо, если оно начнеть дёлать дервости. Либеральныя защитники московскаго приговора знають это такъ же хорошо, какъ мы; ихъ практическія действія совершенно сходны съ нашими, но на бумаге онирабы известныхъ словъ фетишей, они отрекаются предъ ними отъ своего личнаго сужденія.

Возьмемъ другой случай. Рѣчь идетъ о присяжныхъ, просящихъ милостыни между засъданіями и крадущихъ другъ у друга полушубки на скамьъ суда. Сказать мимоходомъ, мы вовсе не противъ присяжныхъ изъ крестьянъ, — они оказываются лучше столичныхъ, — но всему есть мъра. Лъвая, то-есть либеральная печать возстаетъ на защиту существующаго порядка на томъ

Digitized by Google

основаніи, что законъ есть діло віжовое и священное; что въ Англіи даже сомнительне законы испытываются цільми столітіями преждів чімь рівшатся ихъ измівнить. Защитники прощенія милостыни присяжными, по крайней мфрф нфкоторые изъ нихъ, хорошо знають, что въ Англіи святие законы складывались в'єковымъ обычаямъ и мненіемъ, прежде чемъ устанавливались обявательно; они также знають, что наши недавнія учрежденія, по самой новизнъ своей и теоретичности составляютъ какъ-бы пробу, требующую дальнейшаго указанія опыта, что въ ихъ подробностяхъ такой-то параграфъ выработанъ вчернв такимъ то начальникомъ отделенія, котораго мы хорошо знаемъ въ домашнемъ быту, не признавая за нимъ никакой святости. Они все это знаютъ; но туть замъщано слово: «присяжные отъ крестьянъ», и они уже не могутъ судить своимъ умомъ, они — рабы либеральнаго слова, для оправданія котораго подыскивають совершенно неподходящій примірь Англіи.

Идетъ рѣчь о всесословной волости, неотложномъ вопросѣ текущаго времени. Наша либеральная печать, также какъ и прочіе ея оттѣнки, признаетъ эту необходимость; но она соглашается на нее только подъ условіемъ, чтобы въ новой волости помѣщики сравнялись съ муживами, а всѣ должности оплачивались, т. е. демократизировались, хотя главная потребность этого учрежденія состоитъ именно въ томъ, чтобы высвободить русскій народъ изъподъ мужичья о управленія, становящагося для него нестерпимымъ. Тщетно г. Марковъ и столько другихъ, стоящихъ въ прямомъ прикосновеніи съ народомъ, высказываютъ несомнѣнную истину, что у насъ между крестьянствомъ и господами нѣтъ розни, что наши крестьяне въ своего брата не вѣрятъ, что они полагаются больше на правду господъ, а господиномъ считаютъ не какого либо забредшаго на ихъ сторону студента, а своего мѣстнаго, кореннаго помѣщика; что извращеніе закономъ естественныхъ,

вросшихъ въ нравы отношеній можетъ не устроить, а только еще болѣе разстроить общество, и безъ того почти разсыпающееся. Что за дѣло нашимъ присяжнымъ либераламъ, хорошо или худо будетъ русскимъ крестьянамъ, хорошо или худо пойдутъ дѣла въ уѣздахъ? Они ихъ и не увидятъ. Принципъ равенства на бумагѣ, — вотъ что важно. Не мѣнять же тона петербургской редакци изъза мѣстныхъ дѣлъ какого нибудъ далекаго уѣзда.

Вотъ вопросъ о пьянствъ, возросшемъ до крайнихъ предъловъ и составляющемъ язву нынъшней Россіи. Различіе въ взглядахъ на средства къ пресъченію зла очень понятно, на какое различіе могло бы обнаружиться, кажется, въ сужденіи о необходимости какихъ либо мъръ для этой цъли. Извъстно, что чъмъ общество образованъе, тъмъ болъе оно заботится о народной нравственности, чъмъ либералъ искреннъе, тъмъ онъ ближе принимаетъ къ сердцу народное благосостояніе, въ корнъ подсъкаемое пъянствомъ. Тутъ то именно, на почвъ питейнаго вонроса, слъдовало ожидать единодушія всъхъ либеральныхъ органовъ печати. Да, но только не русскихъ. Для русской либеральной печати существуютъ одни отвлеченные права человъка, а не потребности дъйствительнаго лица. Во имя этихъ правъ большинство ея ополчилось за свободу пьянства противъ мъръ къ его пресъченію.

Довольно прим'вровъ. Пусть укажутъ намъ единый случай, единый общественный вопросъ, въ которомъ наша такъ-именуемая либеральная сторона сохранила бы практическую самостоятельность сужденія и не оказалась бы крівпостною делібемыхъ ею модныхъ (въ кругу ея публики) словъ. Она сохраняетъ ціликомъ старинную миоологію мета-ризическихъ существъ, либеральныхъ отвлеченностей, избираемыхъ, разум'вется по собственному вкусу, и поклоняется ей по-язычески. Немудрено, что предъ ея идеаломъ даже славянофилы оказываются тугими консерваторами; идеалъ

ея—не какая либо дъйствительность, а либерально-аллегорическій Олимпъ. Какая быль можеть поравняться съ сказачною аллегоріей?

Эта миоологія им'вла на первихъ порахъ сильное вліяніе на русское общество, потрясенное въ своихъ обычныхъ върованіяхъ разочарованіемъ, последовавшимъ временно за крымскую войною но туть было главнъйше вліяніе новизны, раздетъвшееся само собою. Привычная робость передъ громкими словами удержалась у насъ въ нъкоторой степени и до сихъ поръ; она должна удержаться, покуда сложившаяся общественная жизнь нераспредълить ихъ по достоинству, не дастъ сомнительнымъ изъ нихъ достаточный, видный для всёхъ отпоръ. Но громадное большинство, не рѣшающееся покуда, по своей безсвязности, возстать явно противъ навязываемыхъ ему призраковъ, уже не въритъ имъ, — въ этомъ можетъ убъдиться всякій, выбажающій за петербургскую заставу. Понятно, что при такомъ настроеніи большинства наша метафизическая либеральная печать утратила всякое значеніе; но понятно также, что въ головахъ этого общественнаго большинства, изъ которыхъ еще прежде безсодержательный либерализмъ, нынъ испаряющійся самъ собою, вытъсниль большую часть отеческихъ завътовъ, остались только пустота и равнодушіе ко всему.

Легко выразить въ двухъ словахъ сущность мивній нынвшней лівой стороны, откидывая, конечно, ея крайнюю оконечность: еслибъ ихъ можно было выпаривать въ котлів, общія міста улетучились бы и на днів осталось бы: нівкоторое количество добрыхъ намівреній, не мало личныхъ дорованій, очень много спекуляціи и смутная, нынів почти уже безсознательная закваска, сохранившаяся отъ разлива нигилизма пятидесятыхъ годовъ.

Эту закваску, сохранившуюся и до сихъ поръ въ довольно-чистомъ видъ, хотя въ микроскопическихъ размърахъ, стоитъ разобрать особо. Какъ общественная группа, она ничтожна, ограни-

Digitized by Google

чиваясь преимущественно несовершеннолѣтними; какъ признакъ общественнаго состоянія, она имѣетъ свое значеніе. Надобно принять въ соображеніе и ее, чтобы окончательно оглядѣться въ туманѣ современныхъ русскихъ мнѣній.

### ГЛАВА II.

Какъ извъстно, въ настоящее время наша крайняя лъвая сторона очень похожа своею постановкой на учебное заведеніе: взрослые числятся въ ней только въ должностяхъ учителей и наставниковъ, слушатели—всъ дъти.

Лътъ двънадцать тому назадъ было иначе: тогда русскія уши разныхъ возрастовъ увлекались новыми словами. Но проповъдь нигилизма, внъ литературныхъ кружковъ, никогда не шла далъе ушей, и соблазнъ ея не простирался далъе «новыхъ словъ». Первый опытъ доказалъ это съ несомнънною убъдительностью. Нынъ живущее поколъніе хорошо помнитъ время польскаго возстанія, когда при встръчъ на почтовыхъ станціяхъ (желъзныхъ дорогъ тогда еще было мало) приписные русскіе нигилисты обмънивались словами: «а въдь Герценъ, котораго мы считали такимъ патріотомъ, оказался измънникомъ! кто бы этого могъ ожидать?»

Со времени этого великаго опыта русскіе нигилисты и не-нигилисты распредѣлились по возрасту. Говорять, что у насъ существуеть одинъ крайне-либеральный журналь, постоянно твердящій о молодомъ покольніи, изъ котораго сотрудники, достигающіе 21 года—возраста гражданскаго совершеннольтія—исключаются поголовно по подозрѣнію въ консерватизмь. Этотъ журраль, очевидно, умнѣе чѣмъ думаютъ. Стало быть въ политическомъ отношеніи можно смотрѣть равнодушно на остатки русскаго нигилизма, такъ какъ ничто, даже новый всемірный потопъ, не можетъ измѣнить того закона, по которому двадцатильтніе люди

находятся подъ властью сорокальтнихъ. Но въ другихъ отношеніяхъ это не совсёмъ такъ. Намъ, поколенію отповъ, не все равно, что происходить съ нашими д'втьми до двадцати одного года, когда, по мижнію умнаго нигилистскаго журнала, у нихъ впервые является склонность въ консерватизму: этого срока весьма достаточно, чтобы стубить себя. Кромъ того, имъ приходится наверстывать отъ двадцати до тридцати лътъ время, которое они тратять на бредни отъ десяти до двадцати; такимъ образомъ Россія никогда не догонить своихъ соседей, оставаясь навечно десятью годами моложе ихъ. Наконецъ, эта чрезчуръ распространенная юношеская шалость оказывается дурнымъ признакомъ въ нравственномъ состояніи отцовъ: какъ имъ складывать общественный быть своихь зрылых сограждань, когда они не могуть сладить съ собственными дътьми? Вслъдствіе этихъ соображеній, не смотря на ничтожность остатковъ русскаго нигилизма, какъ общественной группы, стоить равсмотръть это явление пристальнъе.

Полнаго выраженія мнівній нашей крайней лівой надобно искать въ русской заграничной печати. Въ началів шестидесятыхъ годовъ она и дома высказывалась достаточно откровенно и писала между строкъ то же самое, что наши бітлые печатали въявь въ Лондонів и Женевів; но то время прошло. Съ окончаніемъ повітрія и моды на этотъ родъ річи, нашъ свойскій, домашній нигилизмъ не могъ бы договариваться до конца, еслибъ ему была даже предоставлена полная свобода слова. Въ глаза людямъ нельзя говорить басень, легко сходящихъ за глаза. Довольно мудрено увітрить въ пріятности фаланстеріи (коммунистской казармы) сосітда, съ которымъ не можещь ужиться на одной квартирів; убітрить хозяина, отъ котораго кабакъ сманиваетъ рабочихъ, нанимаемыхъ за высокую плату, въ усердій этихъ же самыхъ рабочихъ, трудящихся безплатно, изъ соревнованія, для пользы общины; доказать повіт внаемость преступленія крестьянамъ, гибнущимъ отъ коно-

Digitized by Google

крадства; пропов'ядывать федеративно - соціальную республику у'язднымъ земствамъ, которыя до сихъ поръ не могутъ справиться съ м'ястными мостами. Но заграинцей, въ кружк'я десятка русскихъ, затерянныхъ въ многолюдномъ Лондон'я, или въ обществ'я русскихъ цюрихскихъ барышень, высокія мысли зр'яютъ безпрепятственно. Оттого русская заграничная печать отличается драгоціянною откровенностью; въ ней, какъ въ волшебномъ зеркал'я, отражается не только лицевая сторона, но даже изнанка нашихъ передовыхъ мнівній.

Собравъ все, что писали наши эмигранты, вышло бы нъсколько сотъ томовъ; но-замѣчательное дѣло-во всей этой библіотекъ нътъ единаго слова проповъди, сочиненнаго отъ себя, за исключеніемъ, конечно, личныхъ воспоминаній и перебранки: до последней мысли, все заимствовано изъ иностранныхъ источниковъ, переведено или кое-какъ передано своими словами. За нащими независимыми мыслителями оказывается только способность нереписывать. Единственная довольно крупная дичность, являвшаяся между ними, быль Герцень, обладавшій дарованіемь исключительно литературнымъ, лучше даже сказать — фельетоннымъ, • безъ тъни какой либо обобщенной мысли или политическаго чутья; въ библіотекъ было бы смъщно поставить сочиненія этого талантливаго писателя въ иной отдёль, кром' беллетристики. Созданная имъ заграничная русская печать процвела на короткое время, а затъмъ, какъ извъстно, забрела въ польскій лагерь и пала по недостатку читателей, надълавъмного шума, но не высказавъ ни одной мысли, которая пригодилась бы для какого нибудь дёла.

Кажется, урокъ былъ достаточный. Россійскіе крайніе могли бы понять, что имъ несравненно выгоднье писать подъ цензурой, ничего не договаривая до конца: такой пріемъ—самый удобный для людей, которымъ нечего сказать, кромѣ общихъ мѣстъ вычитанныхъвъ чужихъ книжкахъ. Но самолюбіе всегда растетъ вмѣсть

съ несостоятельностью. И вотъ въ 1873 году снова появилось въ Цюрихъ русское красное изданіе, подъ заглавіемъ «Впередъ». Изданіе это можетъ служить не только отличнымъ мъриломъ внутренняго содержанія осадковъ бывшаго нигилизма послъднихъ русскихъ революціонеровъ (правильнье сказать — русскихъ читателей иностранныхъ революціонныхъ книгъ, такъ какъ своего у нихъ нътъ ни іоты), но вмъстъ съ тъмъ и признакомъ умственнаго состоянія многихъ нанихъ людей, по природъ не совствъ бездарныхъ. Будетъ не лишнимъ познакомить общество — въ видъ отдъльной вставки — съ этимъ новымъ цвъткомъ забытаго-было нигилизма, выросшимъ хотя не на русской почвъ, но несомнънно изъ русскихъ съмянъ.

Мы считаемъ себя обязанными высказать по этому поводу полнъйшее несогласіе съ главнымъ управленіемъ по дъламъ печати: такія книги следуеть не запрещать, а напротивь перепечатывать на казенный счеть и разсылать въ видъ подарка во всъ увады; онв могли бы служить отличнымъ предохранительнымъ маякомъ для русскихъ людей, такъ легко переходящихъ, смотря по полосъ времени, отъ самодурства въ жизни къ самодурству въ мысли. Очевидно, наши цюрихскіе обновители человівчества ошиблись въ разсчетъ времени: имъ кололъ глаза временный успъхъ Герцена, но они забыли, въ чемъ состояла суть этого успъха; мы же это хорошо помнимъ. Было, дъйствительно, время, когда русскіе люди, самые враждебные по образу мыслей и складу всей жизни безсвязной революціонной пропов'єди Герцена, трепетали какими-то смутно-радостнымъ чувствомъ, видя въ печати, въ первый разъ посл'в призванія Рюрика съ братьями, совершенно свободное русское слово. Но это время прошло: насъ теперь уже не удивишь никакою нецензурною выходкой; наши уши достаточно вянуть оть своей домашней печати, чтобы мы стали гоняться за заграничною болтовней. Безъ какого нибудь достоинства мысли

или слога, самая дерзкая рѣчь не имѣетъ уже для насъ цѣны, а потому спекуляція нашихъ цюрихскихъ соотечественниковъ едва ли имъ удастся.

Между тымь они были бы достойны лучшей участи. Это-самыя наивныя души, самые глубоко-върующе люди, какихъ мы когда нибудь знали. Оли не върять только въ Бога, государство. народность, собственность и полицію, но за то върять во все остальное, — в'трять простодушно, горячо — во всякій безсмысленный вздоръ, вычитанный въ какой нибудь соціалистской книжкі: візрять въ добровольное смѣшеніе національностей (напримѣръ, французовъ и нъмцевъ); въ безмятежный миръ нъсколькихъ тысячъ самостоятельных общинь, на которыя они желають подвлить Европу и Америку; въ разумное устройство, которое сочинитъ себъ простой народъ, выбившись изъ-подъ опеки культурныхъ слоевь; въ прочное сохранение свободы городскою черрью, минутно захватившею власть; въ общинное владение всеми имуществами, основанное на безкорыстномъ соревнованіи каждаго въ трудь; въ правильную регламентацію всемірнаго промышленнаго производства посредствомъ международныхъ събздовъ. Мало всего этого: они върять даже въ успъхъсвоей проповъди и въ тотъ исходъ ея, что имъ же, нашимъ цюрихскимъ проповъдникамъ, предстоить управлять судьбами обновленнаго человъчества, по крайней мъръ его русскимъ отдъломъ; на этотъ конецъ они пишутъ даже инструкціи другъ другу и бранятся между собою по поводу пріемовъ управленія. Но сл'ядуетъ разсказать содержаніе этой любопытной книги подробнъе.

Изданіе—анонимъ; въ немъ нѣтъ собственныхъ именъ. Какъ редакторъ не подписался, то литературное приличіе не позволяетъ намъ его называтъ. Ясно одно: этотъ человѣкъ, больной загнаннымъ внутрь самолюбіемъ, проклядъ своихъ соотечественниковъ, не умѣвшихъ оцѣнить его достоинствъ, и возымѣлъ намѣреніе

перевернуть, вверхъ дномъ современную Россію посредствомъ изданія въ Цюрих в неперіодическаго обозрвнія «Вперель» Сотруднки обозрѣнія очевидио принадлежать къ русской безбородой партіи; это видно изъ того, что въ сообщеніяхъ изъ Росіи лица, м'єста, событія перепутаны именно такимъ образомъ, какъ обыкновенно происходить въ политическихъ разговорахъ между гимназистами. Отдёлъ этотъ совсёмъ ребяческій; да и во всемъ первомъ том' стоить прочтенія только одна статья о рабочемъ движеніи въ Германіи, написанная не дурно, хотя, разумъется, съ соціалистской точки зрънія. Не лишенъ интереса отчасти и отчетъ объ интернаціональ, довольно забавный, конечно противъ желанія автора; онъ пов'єствуєть, какъ интернаціоналы, отложивь покуда ниспроверженіе всемірнаго порядка, схватились за волоса между собою, что, очевидно, гораздо удобнье. Объ эти статьи-домашняя исторія почтеннаго союза всемірныхъ бъгледовъ. Но вотъ философія и политика.

Какъ читатель, въроятно, догадывается, цюрихскіе нигилисты, пишуть Богъ чрезъ маленькое б; это извъстно ужъ изъ «Рабагаса» Сарду. Они говорять: «религіозный элементь намъ безусловно враждебень»... Объявивъ себя такимъ образомъ противъ всемірной власти въ природъ, они переходять, въ частности, къ ниспроверженію силъ и порядковъ планеты земли, т. е. государства, народности, собственности, суда и образованныхъ классовъ. Они объявляютъ слъдующую программу: сначала освободитъ простой русскій народъ изъ-подъ всякихъ общественныхъ формъ, а потомъ предоставить ему ръшить, чего онъ хочетъ—нисколько не заботясь притомъ (такая безпечность!) о затрудненіи бъднаго русскаго народа, которому придется разомъ, съ утра до вечера, покончить съ этимъ запутаннымъ вопросомъ. Они хотятъ того же самаго въ цъломъ свътъ и называютъ эту операцію: вступленіемъ во власть четвертаго сословія, т. е., собственно,

фабричныхъ рабочихъ. Но какъ невъжественная толпа не можетъ же вовсе остаться безъ руководителей, то они великодушно предлагають ей въ руководители себя-не насильно конечно: о нътъ, -- не такіе они люди, чтобы стали насиловать народъ, -- а по добровольному соглашенію. По этому случаю между ними даже происходить споръ въ перепискъ, озаглавленной «Революція и знаніе»: одни утверждають, что истиннымь народнымь предводителямъ не нужно ничего знать-чёмъ безграмотнее, темъ дучше; другіе опровергають ихъ во имя науки. Мы думаемъ однакожъ, что окончательно возьмутъ верхъ сторонники безграмотности: на ихъ сторонъ громадное большинство между нашими нигилистами. Но, грамотные и неграмотные, всё имбють одну цёль: покроить міръ, устраняя обветшалое діленіе національное, на нёсколько тысячь самостоятельных коммунистских общинь, которыя за темъ станутъ жить въ трогательномъ мире и согласіи. Въ этихъ общинахъ не будетъ суда: несостоятельность этого учрежденія доказана въ стать в «Фикціи судебной правды»; къ этой стать в приложены еще разсуждения о драконовских дъйствіяхъ русскихъ военно-окружныхъ судовъ и о безчеловічной дисциплинъ нашей нынъшней арміи (вотъ, кто бы подумаль!). Въ обозрѣніи есть также статья—размышленія о замѣчательномъ 1773 г., въ теченіе котораго совпало объявленіе американской независимости съ появленіемъ русской пугачевщины. Изъ статьи читатель узнаеть, что первое событіе, то-есть отдівленіе Соединенныхъ Штатовъ Америки отъ Англіи, оказалось событіемъ безплоднымъ, а въ пугачевщинъ, напротивъ, заключается залогь будущаго обновленія человічества. Хотя наши проповъдники и прикидываются космополитами, но все же ихъ русскому сердцу пріятно такое превосходство отечественной исторіи надъ европейскою. Только въ концѣ обозрѣнія почтенная редакція какъ будто задумывается надъ вопросомъ: похоже ли

положение русскаго крестьянства на положение западнаго горолскаго пролетаріата? можно ли устраивать ихъ по одному куммонистскому плану? Но, къ счастію, она находить разръшеніе и этого затрудненія: нельзя отділить судьбу русскаго народа отъ судьбы всего свъта. Не нужно говорить, что цюрихскіе обновивители обращають свою річь почти исключительно къ молодежи: это слово «молодежь» повторяется на ихъ страницахъ нѣсколько сотъ разъ; они върять только ей одной. Надо полагать, что, достигнувъ величія, они послідують приміру упомянутаго нами нигилистского журнала и станутъ увольнять въ отставку изь государственных должностей всёхь, кому стукнуль 21 годь, возрастъ консерватизма. Въ заключение, цюрихская компанія объявляеть свое снисхождение въ послюдний разг русскимъ писателямъ, идущимъ вразръзъ съ нею, а затъмъ уже не станетъ ихъ щадить. Неизвъстно только, когда разразится ея безпощадность: тогда ли, когда она подълить Россію на полторы тысячи независимыхъ сощалисткихъ государствъ, или немедленно, посредствомъ своего журнала? Но для того, чтобы преслъдовать кого нибудь словомъ, надобно прежде всего умъть порядочно писать по-русски, что не подъ силу ни одному изъ этихъ господъ.

Читатели не ждуть, конечно, чтобы мы завели серьёзную рѣчь съ цирюхскими революціонерами; но есть возраженія, которыя даже имъ могуть быть удобононятны. Мы обойдемъ ихъ «безусловно-враждебное отношеніе къ религіозному элементу». Громадному большинству людей совершенно ясно опредѣленіе, данное Катрфажемъ человѣку, какъ отдѣльному классу природы, по его кореннымъ признажамъ—«существа нравственно-религіознаго». Безъ этого внутренняго содержанія лица, на свѣтѣ не было бы ни исторіи, ни общества; но есть исключительныя натуры, обрывающіяся на извѣстномъ звенѣ понятій, безсильныя идти дальше. Увѣряютъ, что собака, у которой пять щенятъ, ви-

димо горюеть, когда похитять одного изъ нихъ, но не замъчаеть пропажи шестого щенка: у нея счетъ кончается пятью; число шесть недоступно ел пониманію-ну, недоступно и только, такова отпущенная ей мера. Можно заметить также, что хотя не всь соціалисты поголовно, то по крайней мерь всь главныя соціалистскія школы свили себ'в гніздо на атензмів, по необходимости: нельзя сочинять произвольный, небывалый міръ и небывалое человъчество, когда надъ ними стоитъ всевластное Провидъніе, давшее имъ извъстный образъ и неизвъстныя намъ цъли; безъ революціи противъ этого высшаго самодержавія дёло не пойдеть: или бунтуй, или клади шпагу. Но въ политическихъ соображеніях наши революціонеры не могуть прикрываться даже такою отговоркой. Что они делають, когда увереннымь тономъ предсказываютъ царство четвертаго сословія, т. е. фабричныхъ рабочихъ, не въ силу постепеннаго ихъ развитія, не вследствіе надежды, что они доростуть когда нибудь до полнаго политическаго сознанія, а потому, что возьмуть его грубою силой? Будто въ самомъ деле наши соціалисты не знають, что третье сословіе захватило власть въ 1789 году потому, что умственно давно сравнялось съ дворянствомъ; что царствующая, непоколебимая въ исторіи сила-есть разумъ и просв'єщеніе, а не число; что выписываемая ими изъ соціалистскихъ книжонокъ механическая теорія развитія человічества годится только для людей, не достигшихъ 21 года. Сами же они признають, что народная толна не можеть оставаться безъ образованныхъ руководителей, и великодушно предлагають ей въ руководители-себя, такъ что сущность поднимаемаго ими вопроса заключается собственно въ томъ, чтобы нынѣшніе правители государствъ замѣнились сотрудниками цюрихскаго журнала «Впередъ» съ братіей. Наивность этихъ людей объясняется только келейнымъ заключеніемъ ихъ въ средъ себъ подобныхъ. А что они дълаютъ, когда съ важностью объявляють: «много ли нась, мало ли нась, сосчитаете во время настоящей борьбы»: какую няньку хотять они пугать числомъ своихъ несовершеннолътнихъ приверженцевъ? Кто же не знаетъ, что первое слово ихъ процовъди, обращенное къ русскому простолюдину, было бы для него вмёстё и оскорбленіемъ самыхъ завътныхъ его чувствъ и ничтожнъйшею болтовнею ребятищекъ, которыхъ онъ превосходитъ во сто разъ пониманіемъ настоящаго дела. А какія чувства выказывають они, когда смеются (то есть стараются смёяться на сколько умёють) надъ каждымъ, принимающимъ въ сердцу благо живыхъ и дъйствительныхъ русскихъ людей, заботящагося объ улучщени народнаго быта школами, больницами, примеромъ правильнаго хозяйства и прочее, — что они сов'тують бросить, какъ вредныя м'тры, затрудняющія революцію, вивсто того, чтобъ ей содвиствовать? Къ чему они пишутъ весь этотъ вздоръ? Въдь не всъ же сотрудники цюрихскаго журнала въ самомъ дёлё дёти; между ними найдется порядочное число взрослыхъ нигилистовъ, которыхъ покойный Герценъ, довольно изучивший ихъ на практикъ, называлъ «старинными русскими подъячими, вывороченными на изнанку». Эти вывороченные взрослые имъютъ только одно извиненіе-то, что ихъ революціонное обозрѣніе есть не что иное, какъ попытка книжной спекуляціи на пропитаніе.

Мы сказали выше, что вводимъ рѣчь о нашихъ заграничныхъ нигилистахъ лишь въ видѣ вставки, какъ любопытный образчикъ русскаго шатанія. Дѣло не въ нихъ, а въ состояніи общества, дающемъ мѣсто подобному явленію—исковерканному подражанію чужой пѣсни, хотя бы въ микроскопическомъ размѣръ,—тѣмъ болѣе, что всѣ мы хорошо помнимъ время, когда размѣры этого явленія были вовсе не микроскопическіе. За границей революція и соціализмъ, баррикадные вожаки и теоретики—приписали себя къ рабочему движенію, хотя въ сущности не имѣютъ

съ нимъ ничего общаго. Но за границей рабочее движеніе, само по себѣ независимо отъ выросшихъ на немъ ядовитыхъ паразитовъ, имѣетъ корни въ исторіи и нѣкоторый смыслъ въ современной жизни. За нимъ пока нѣтъ никакого смысла у насъ. Можно, стало быть, поставить вопросъ: отчего же нѣкоторые русскіе люди, а недавно еще довольно большое число людей, бросались и бросаются въ эту безобразную, совершенно чуждую нашей жизни крайность? Рѣшеніе этого вопроса заключаетъ также одну изъ разгадокъ нашего современнаго общественнаго состоянія.

Говорять, что рыбы кидаются исключительно на красныя вещи, потому что въ водѣ не довольно свѣтло и болѣе нѣжные цвѣта тускнуть въ общемъ отсвѣтѣ. Этимъ способомъ довятъ тупоумныхъ акулъ. Мы думаемъ, что та же самая причина вдечетъ иныхъ русскихъ людей, совершенно безцѣльно, къ краснымъ европейскимъ партіямъ. Въ нашемъ обществѣ не довольно свѣтло, совокупной жизни нѣтъ, люди разбились изъ естественныхъ группъ на единицы, взгляды ихъ не сложены. Только опытъ учитъ людей цѣнитъ промежуточные практическіе оттѣнки; неруководимыя такимъ опытомъ, ни своимъ личнымъ, ни сборнымъ, русскія акулы съ ихъ невинными рыбками спутниками (всегда сопровождающими акулъ) кидаются не разобравши, на все яркое.

Нигилизмъ, какъ всокій понимаетъ, былъ у насъ неизбѣжнымъ явленіемъ и долженъ было проявиться съ первымъ проблескомъ свободы слова; онъ начало протискиваться даже сквозь цензуру въ концѣ прошлаго царствованія. Проживъ полтора столѣтія исключительно подражательною умственною жизнью, примѣривъ на себѣ (въ воображеніи конечно, а не на дѣлѣ) ьсѣ европейскіе идеалы, русское общестио не могло подойти къ такому крупному современному явленію, какъ революціонное отрицаніе, безъ того чтобы за нимъ не потянулся цѣлый хвостъ сторонниковъ. Можно

сказать что каждый изъ этихъ чужеземныхъ идеаловъ быль какъ неводъ, ловившій въ русскомъ мор'є рыбъ одного рода, смотря по тому, на какой глубинъ черпалъ. Въ съть нигилизма попались первоначально вст рыбки, плавающія на поверхности, никогда не заглядывающія въ глубь; но гнилая сеть не выдержала и лопнула. Теперь мода на на это направленіе прошла, остались посл'єдніе могиканы и недоросли, хотя все-еще въ изрядномъ количествъ. Въ русскомъ нигилизмѣ оказалось своего — только каррикатурное преувеличеніе, удивлявшее даже ниостранныхъ отрицателей, а потому въ немъ нечего искать содержанія; но стоить взглянуть пристальные на его европейскіе корни. Подъ ними лежитьне мало уроковъ, избавляющихъ насъ отъ необходимости обсуждать теоретически, въ примънении къ своему домашнему быту, нъкоторыя стороны дела, достаточно уже уясненныя чуждымъ опытомъ Читатели не посътують на насъ за это отступленіе, облегчающее последующій труов.

Очевидно, европейское революціонное движеніе не выработало себъ до сихъ поръ никакой ясной и опредъленной цёли; оно мѣняло свои идеалы такъ же часто, какъ русское общество, и переходило отъ «свободы, равенства и братства» 1793 года къ «дешовому правительству» 1830 года, къ страннопріимнымъ мастерскимъ на казенный счетъ 1848 года и приклеилось нынъ къ международному союзу рабочихъ (интернаціоналу). Несомнѣнно также, что въ современномъ революціонномъ движеніи идутъ рядомъ два разнородныя теченія: одно, не дишенное практическаго значенія — артельное устройство промышленнаго производства; другое, чисто фантастическое — стремленіе къ осуществленію земнаго рая въ сей юдоли плача и смерти, недостижимое даже въ вещественномъ отношеніи, пока академіи не откроютъ средства приготовлять страсбургскіе пироги изъ простыхъ химическихъ элементовъ. Вожаки, поддерживающіе такія надежду, имѣютъ еще своималенькія личныя

цели - повластвовать и пожить на чужой счеть хотя бы короткій срокъ, въ часы суматохи. Стремленіе къ артельному производству, само по семь, независимо отъ навязавшихся ему руководителей, не содержить ничего революціоннаго. Можеть быть въ обществахъ чисто-буржуазныхъ и сильно промышленныхъ оно и встрвчаетъ чисто-эгоистическій отноръ со стороны владычествующей среды, боящейся соперничества; если правительство находится въ рукахъэтой среды то и оно будеть стоять за одно съ нею; но для всякаго правительства, свободнаго въ своихъ действіяхъ, трудолюбивая артель рабочихъ, на сколько она осуществима, не только не страшна, но даже желательна, обезпечивая благосостояние многимъ подданнымъ, вмъсто одного. Въ Россіи, напримъръ, гдъ артель существуеть издавна и была задержана въ своемъ развитіи лишь гнетомъ крипостнаго права, какая причина правительству — не только препятствовать, но даже не покровительствовать по возможности всякому спокойному и благоустроенному товариществу рабочихъ? Съ какой стати польза какого нибудь разбогатъвшаго кулакафабриканта была бы для русской верховной власти дороже пользънёсколькихъ тысячъ преданныхъ ей людей? Развіз неодинаково желательно и правительству, и обществу сохранить нынешнюю твердую связь русскаго народа съ почвой и избъжать, на сколько возможно, скопленія и об'єднівнія разнороднаго бездомнаго люда, неизбъяно вызываемаго исключительнымъ преобладаніемъ капитала въ промышленности, на европейскій ладъ? Недавно зашла у насъ ръчь объ устройствъ общирнаго кредита для крестьянскаго земледелія; если на русской почве начнеть развиваться промышленное товарищество, и опыть докажеть его состоятельность, то безъ всякаго сомнънія правительство отнесется къ нему такъ же благосклонно, какъ относится нынё къ земледёльческой общинё. Потому, въ примъненіи къ Россіи, гдъ даже эта стародавняя община поддерживается теперь главновине правительственными

м врами, соціалистская пропов вдь составляеть безсмыленный шее повтореніе чужихъ споровъ. Но даже въ Западной Европъ, гдъ рабочее движение встричаеть отчасти прямой отпорь со стороны иного, уже сложив:пагося порядка дель, правительства не относились бы къ нему непріязненно, еслибъ оно оставалось на чистоэкономической почеть, не попало бы подъруководство революціонеровъ, извративнихъ его смыслъ; нынъщняя международка стремится не къ основанію промышленных общинь, а къ явному грабежу чужого имущества. Стало быть, въ сушности, рабочее движение надобно вычеркнуть изъ революціонной программы, изъ объщаній извъстных друзей народа; оно только предлогь, и предлогь до такой степени наглый, что парижскіе коммунисты, напримъръ, не обинуясь, называютъ крестьянъ-собственниковъ, то-есть двъ трети францувскаго народа, уже обезпечившихъ свое благосостояніе, главнымъ препятствіемъ къ осуществленію спасительнаго для народа преобразованія. Нынішніе баррикадные вожаки, которымъ нужна только смута, примкнули къ соціализму, потому что онъ сильно распространился между уличною чернью распространился же онъ потому, что нравственная сторона человъческой природы не позволяеть жечь и грабить сосъда безъ предлога, безъ какого либо общаго оправдатльнаго ученія. Не соціалисты поддерживаютъ революціонное движеніе; они сочинили свою теорію для готовой, объявившейся уже революціи. Ихъ ученіе, безцеремонно жертвующее всемь родомь человеческимь, даже массою земледёльческого населенія, воображаемой пользё фабричныхъ рабочихъ, противоръчащее даже прямымъ цълямъ артельнаго товарищества, требующимъ прежде всего свободы въ выборъ членовъ - такъ же призрачно и пенримънимо къ дъйствительности, какъ всё смёнявшеся донынё лозунти революціоннаго движенія. Несомнино, что европейская революція, которой скоро придется праздновать свой столетній юбилей, пребываеть въ такомъ же безформенномъ видѣ, какъ въ первый день, что она не выработала и не имѣетъ надежды выработать никакихъ опредѣленныхъ цѣлей, на осуществленіи которыхъ могла бы успокоиться.

Но если исключить изъ европейскаго революціоннаго движенія, какъ требуетъ сознательная его оценка, планъ рабочей артели, которому оно только м'ящаеть, также какъ вс'я прошлые его лозунги, поголовно оказавшіеся несостоятельными — то, что же въ немъ останется, кромъ безсознательнаго стремленія къ недостижимому земному раю, въ которомъ всёмъ было бы одинаково хорошо? Культурные слои, даже низшіе, которымъ не всегда жилось отлично, никогда не обнаруживали такого стремленія: они достаточно воспитаны исторією, чтобы ум'єть отличать возможное отъ невозможнаго. Иногда отдёльныя личности ударялись въ фантазію, но сословія, сколько нибудь образованныя и сложившіяся, желали и желаютъ только постепенныхъ улучшеній, а не переворота, не баснословнаго обновленія человічества. Стремленіе къ этому призраку явилось съ появленіемъ на европейской политической сценъ стихійной силы, уличной черни, массы, не жившей исторически. не понимающей, всл'ядствіе того, условій совокупной челов'яческой жизни. На пиръ этой новой сиды явились блюдолизы изъ культурныхъ слоевъ и стали сочинять угодныя ей теоріи, какъ прежде сочиняли оды къ объду откупщика. Не говоря о причинахъ переворота, созр'ввавшихъ въ мысли и жизни самихъ образованныхъ сословій, въ чисто-подитическомъ отношеніи современная революціонная смута, губящая на нашихъ глазахъ народы, истекаетъ изъ одной причины -- изъ прорыва культурныхъ слоевъ стихійною массою, чуждой исторического быта. Этимъ объясияется все - сытовыя ръки и кисельные берега соціализма, также какъ безсодержательность революціонных попытокъ, длящихся почти цілое стольтіе. Европейскія націи уцьльли, выгородили свое будущее, даже обезпечили постепенное развитіе рабочаго народа на столько

лишь, на сколько ихъ культурные слои оказались устойчивыми противъ напора снизу. Слои эти, въ совокупности, никогда и нигдѣ, на памяти исторіи, не были побѣждены толною, такъ же точно, какъ милліонныя варварскія ополченія не побѣждали малочисленныхъ благоустроенныхъ армій; но съ конца прошлаго столѣтія, сами они часто въ своихъ раздорахъ призывали на помощь толпу и становились ея жертвою, а вмѣстѣ съ тѣмъ губили отечество. Можно, стало быть, сказать положительно, что устой современныхъ государствъ и мѣра надежды ихъ на будущее зависятъ исключительно отъ связности ихъ культурныхъ слоевъ.

Опыть на-лицо. Отъ одного конца государственной дестницы до другого, отъ Франціи до Англіи и Америки, чрезъ всѣ промежуточныя ступени, онъ несомижно доказаль эту истину. Ожесточенный раздоръ между среднимъ сословіемъ и дворянствомъ Франціи широко открыль ворота удичной революціи; съ тёхъ поръ она свила тамъ гнъздо и оттуда періодически угрожаетъ спокойствію Европы: какъ изв'єстно, всі взрывы на нашемъ материкъ были только подражениемъ взрывамъ французскимъ. Кратковременный раздоръ между сословіями Германіи впустиль революцію и въ эту страну. Хотя ее угомонили довольно скоро, такъ что самая тина не успъла подняться на поверхность (всябдствие чего германскія правительства сохранили гораздо болже прочности, чемъ послереволюціонныя правительства Франціи и Испаніи), но тъмъ не менье язва осталась въ странъ и воспоминание о минутномъ торжествъ баррикадъ 1848 года поддерживаетъ до сихъ поръ, будетъ поддерживать и въ будущемъ надежды возмутителей, придаетъ и будеть придавать революціонной пропов'йди н'якоторой отт'янокъ сбыточности. Государство, какъ женщина, теряетъ свою неприкосновенность только одинъ разъ и навсегда. Надо думать, что правительство Германской имперіи охотно отказалось бы въ прошломъ отъ слави побъдъ 1870 года, чтобы стереть воспоминанія

1848 года. Но французскія бури не коснулись странъ, гдф не оказалось разрыва въ образованныхъ слояхъ; въ Англіи и Америкъ соціальная революція даже пикнула. Надобно посмотрёть, съ какою наивностью интернаціоналы жалуются на идолопоклонническое уваженіе милліона англійскихъ фабричныхъ рабочихъ къ законности. Положимъ, законность законностію. Немудрено, что въ странь, воспитанной выками правомырной свободы, даже невыжественные люди уважають законность; но дело не въ одномъ уваженіи. Въ 1848 году сто тысячь англійских хартистовъ, подзадоренныхъ парижскимъ взрывомъ, ръшились собраться процессіей и представить парламенту прощеніе о вольностяхь въ своемъ вкусъ; уважение къ праву сборищъ не позволяло препятствовать ихъ намърен ю, но по такому же праву достаточное число тысячъ вооруженных избирателей, представляющих культурный слой Англіи, обязались между собою явиться на защиту спокойствія города. Хартистамъ оставалось только молча представить прошеніе, что не вело ни къ чему; они предпочли вовсе отказаться отъ заявленія. Англія не боится революцін, потому что весь ея культурный слой, отъ пэра до последняго лавочника-избирателя, не смотря на множество общественныхъ перегородокъ, составляетъ одно политическое сословіе, раздівляющееся на партіи лишь въ отношенін къ практическимъ вопросамъ, а не къ общественнымъ началамь. Всь видьли, какъ послъднее расширеніе избирательныхъ правъ привело въ выводъ къ торійскому министерству. Англійское политическое сословіе выростало постепенно и всл'ідствіе того сросталось въ одно цілое; оно сбиралось около ядра, состоявшаго первоначально изъ дворянства и богатыхъ горожанъ, проникаясь ихъ духомъ. Ныпъ, уже забывъ о своемъ происхожденіи, оно тімъ не меніе образуеть, по привычкі и собственному сознанію, органическое сословіе государственныхъ избирателей, тъсно сплоченное съ высщими классами страны, -- въ противопо-

ложность безсвязной ценсовой буржуазіи, властвовавшей во Франпін съ 1814 по 1848 годъ. Хотя англійскій простой народь, совершенно обезземеленный и бездомный, казался бы опаснъе всякаго другого, темъ не менее все теченія снизу только постепенно утолщають англійскій культурный слой, но не могуть его прорвать; революція безсильна противъ его связности, а потому развитіе впередъ идеть безболзненно и безостановочно. Тѣ же начала англичане перенесли съ собою на почву Новаго Свъта. Съ окончаніемъ войны за независимость, разбившей старинныя формы законности, новосозданный американскій народь обнаружиль было анархическія стремленія, не уступавшія франузскимъ 1793 года. Участь Соединенныхъ Штатовъ висъла на волоскъ — они дегко могли ниспасть въ состояніе нынёшней испанской Америки; но культурный слой, взросшій на англійской закваски, нашель въ себъ достаточно силы, чтобы положить конецъ броженію, и жодъ предводительствомъ Вашингтона, далъ странъ непоколебимое устройство. Не смотря на всеобщую подачу голосовъ и ежегодный приливъ европейскихъ пролетаріевъ, столь опасныхъ на родинь, порядовъ стоить въ Америвь незыблемо, уличная толна не смъеть шевельнуться передъ законностью, --- вначить руководящіе слои общества не утратили своей насл'ядственной кр'впости. Дъйствительно, великая американская республика осталась тою же Англіей, съ тою же строгою и связною сословностью въ нравахъ, только безъ старыхъ названій; нигдѣ общественное положеніе не раздітляєть людей въ существенномь ихъ значеніи такъ резво, какъ тамъ, и нигде не найдется политическихъ группъ болъе единодушныхъ и устойчивыхъ. Оттого стихійная сила не врывается въ Америкъ въ государственное управленіе, и рабочій Альберть, попавийй прямо съ кузницы въ верховное правительство Франціи, также какъ всв Ферре и Груссе, составляють за океаномъ явленіе немыслимое. Можно обойтись безъ законнаго

распредёленія людей по качеству тамъ, но только тамъ, гдё законъ замёняется самимъ дёломъ, — обычаемъ, вросшимъ въ нравы. Но безсословность, въ законё и на дёлё вмёстё, порожденная революціей на европейской почве, принесла съ собой всюду одно разрушеніе и подчинила, въ значительной степени, самые сложные вопросы XIX-го столётія сужденію людей каменнаго вёка.

Не говоря о не понятной Испаніи, последнюю ступень этого неисправимаго паденія представляєть современная Франція. Задержанная два стольтія въ своемъ общественномъ развитіи, она захотела воротить все потерянное въ одинъ день, причемъ ея исторически-воспитанныя сословія стали на ножи одно противъ другого. Въ открывшійся между ними промежутокъ ворвалась парижская чернь, напоминающая не людей каменнаго въка, но нъчто худшее -- городское населеніе цезарскаго Рима; чернь достаточно развитая, чтобы увлекаться громкими словами, но недостаточно зрелая, чтобы ихъ взвещивать, а вмёсте съ темъ развращенная и ежечасно соблазняемая эрълищемъ недоступной для нея роскопи. Толпа, разумбется, не могла захватить власть въ собственныя руки, но передала ее последнимъ отребьямъ образованнаго слоя, ставшимъ ея льстецами; то же самое повторилось и въ 1848, и въ 1871 годахъ. Мъсто въ общественномъ организмь, чревъ которое произошло вторжение городской черни, осталось не задвланнымъ, а только замазаннымъ, и теперь уступаетъ первому напору, такъ что прорывы повторяются и будуть еще повторяться, заставляя націю тратить силы не на посёвы будущаго, а на расчистку заносовъ, оставляемыхъ этими періодическими наводненіями. Но главная б'єда Франціи еще не въ этомъ, а въ безсиліи ея культурнаго слоя, растолченнаго первою революцією въ порощокъ, въ пустое названіе, въ статистическую численность безсвязныхъ единицъ. Попытка возстановить связь образованных сословій въ виді ценсовых избирателей, продолжав-

шаяся 34 года, дала Франціи періодъ процвътанія, политической свободы и довольно высокаго значенія въ глазахъ свёта, но въ концъ концовъ оказалась несостоятельною. Законное отграничение культурных слоевь общества от стихійных вь политических в правахъ можно сохранять, следуетъ даже возстановлять, пока существуеть еще и признается народомъ сословное ядро, около котораго первые могуть сомкнуться, но его невозможно сочинить. придать ему действительность и прочность, когда такого ядра не существуеть. Во Франціи же, после революціи, ядра уже не было. Дворянство, значительная часть котораго сражалась противъ своего отечества въ рядахъ его заклятыхъ враговъ, было не только непопулярно, — оно внушало страхъ всемъ поживившимся его добромъ, то-есть почти всей странь; съ своей стороны феодальное французское дворянство продолжало ставить между собою и согражданами кастовое различіе білой и черной кости, продолжало смотръть на нихъ глазами своихъ предковъ, франковъ-завоевателей. Буржуазія, разведенная наплывомъ столькихъ тысячь новыхъ людей, созданныхъ революціей, не была въ состояніи образовать безъ дворянства что нибудь цъльное, внушающее почтеніе народу; нововведенный ценсъ быль только наружнымъ признакомъ и не могъ склеить эти разнородные осколки въ политическое сословіе. Ценсовый культурный классь оказался способнымь охранять страну лишь противъ мелкихъ покушеній во время общаго затишья и безсильнымъ противъ бури. Несостоятельность его изумила Европу въ 1848 году, когда милліонъ слишкомъ вооруженной французской буржуазін, желавшей сохраненія порядка, ненавидъвшей самое имя соціальной республики, сложиль оружіе молча, хотя съ отчаяніемъ въ душь, передъ пятьюдесятью вожаками баррикадъ. Всв увидели, что этотъ классъ составляль только чисденный списокъ, а не политическое сословіе, что одинъ ценсъ безсиленъ создать подобное сословіе, требующее органической сердцевины. Съ той поры Франція впала въ полную безсословность, ея образованное общество распалось на безсвязныя единицы, занятыя исключительно своими личными делами, а потому стало въ итогъ, съ началомъ второй имперіи, совершенно чуждымъ престолу и всякому виду верховной власти, а вследствіе того почти чуждымъ общему дѣлу. При затишь в это образованное общество имъетъ видъ чего-то живого; но первая смута стущевываетъ его до такой степени, какъ будто его никогда не было. Тогда францувская нація представляется только двумя оконечностями общественной лъстницы-государственными чиновниками съ одной стороны и уличною чернью съ другой, то входящими въ соглашеніе носредствомъ плебисцитовъ, то вваимно разстръливающими другъ друга. Культурная сила, скоплявшаяся въ странв тысячу летъ, пропала для нея даромъ. Крайняя степень усилій разрозненнаго историческаго слоя Франціи, подымающагося поголовно для собственнаго спасенія, оказывается достаточною для того только, чтобы передать государство военной диктатурь; объ разумномъ управленіи собственными силами не можеть быть різчи. Будущность Франціи начинасть очерчиваться ясно: впереди мелькаетъ только поочередная сміна трехмівсячной анархіи съ пятнадцатилътнимъ владычествомъ штыковъ, пока не потянется непрерывный рядь случайныхъ Каракалль, объявляющихъ беззаствичиво: «я считаюсь только со мижніемъ легіоновъ». Общественное разстройство отразилось неизбъяно и на общественномъ разумъ; надобно послушать, какъ свободнейшие умы страны начинають жаловаться на чувствительный уже нынъ упадокъ просвъщенія и науки. Переделать это состояніе, обратить хаосъ въ организмъ, теперь невозможно безъ какого нибудь чуда; понятно, почему передовые люди Франціи, вськъ оттінковъ мнінія, отъ Гизо до Ренана, ищуть своихъ идеаловь уже не въ будущемъ, а въ прошломъ. Нація начинаеть скатываться по обратному склону. Если кому нибудъ въ Европъ нравится эта будушность — обращеніе живого общественнаго организма въ безразличный студень, періодически потрясаемый народными взрывами — пусть подражаетъ добровольно; только пусть не забываетъ при этомъ, что франція не даромъ называлась великою націей, что она дъйствительно шла въ головъ Европы и что если даже она утратила такіе великіе залоги, утопивъ свои культурные слои въ стихійныхъ, то на пустыряхъ, гдъ только еще появляются кой-какіе всходы, при какомъ бы то не было богатствъ почвы, конечно ничего не выростетъ при этомъ условіи.

Мы видёли, что въ европейскихъ корняхъ русскаго нигилизма и даже нынъшняго фразернаго либерализма, враждебнаго либерализму дёла, какъ вода огню, лежитъ дъйствительно не мало полезныхъ уроковъ, что многія стороны современныхъ русскихъ вопросовъ обсуждены уже чужимъ опытомъ. Теперь мы можемъ воротиться къ нашему домашнему дѣлу.

## ГЛАВА III.

Переходя отъ чужихъ, хотя тъмъ не менъе внушительныхъ для каждаго народа примъровъ, къ своему домашнему дълу, нельзя не остановиться прежде всего на очевидномъ фактъ-на нашей современной, нравственной и общественной безсвязности, последствія которой не высказываются вполнъ благодаря лишь исключительной въ исторіи твердости нашихъ государственныхъ началъ, не дающихъ намъ разсыпаться. Едва ли найдется въ обширной Россін хотя одинь человъкь, сомнъвающійся въ наглядной истинъчто мы живемъ въ состояніи чисто переходномъ, отставши отъ одного берега и не приставши еще къ другому; что этотъ новый берегъ даже не очертился ясно передъ нами; что, покуда, сборное русское мижніе не сознаеть опредёленно не только того — что намъ дълать, но даже того-чего намъ желать. Наше современное общественное состояніе походить очень близко на эпоху общаго неодоумънія, однажды уже пережитую нами, на эпоху послъдовавшую за смертію Петра Великаго, когда не было уже старой и не оказывалось еще новой Россіи, когда обще-признаваемыя руководящія начала замінились на долгое время — и для общества и для отдёльныхъ лицъ-полусознанными мнёніями, до крайности шаткими по своей смутности. Но между двумя переходными полосами нашей исторіи-посл'в петровской и нын'вшней, существуеть та огромная разница, что недоумъніе первой относилось болье къ вопросамъ государственнымъ и воспитательнымъ, легче ноддающимся прямому руководству власти, чёмъ вопросы общест-

венные, ставшіе нын' на очереди; въ томъ также, что первая наша нравственная смута соответствовала времени общаго европейскаго затишья, общей установленности взглядовъ и мижній, господствовавшей въ промежуткъ между послъдними раскатами бури, поднятой реформаціей, и первымъ взрывомъ соціальныхъ революцій; въ наше же время вопросъ идеть не только о примінени какихъ либо началъ, но о самыхъ началахъ-отчего онъ сталь гораздо сложнее. Темь не менее обе эпохи русскаго раздумья схожи въ той основной чертъ, что наше будущее самыя крупныя явленія и формы нашего будущаго—зависять въ значительной степени, теперь, также какъ тогда, отъ мъръ, важность которыхъ не достаточно осязательна для современниковь, и которыя, по тому самому, оцениваются часто съ точки эренія минутной ихъ пригодности, подводятся подъ личные виды и удобства нъкоторыхъ людей и интересовъ, не заглядывая впередъ. Какъ лини выходящія изъ общаго центра, близкія одна къ другой вначаль, могуть разбъжаться на неизмъримое разстояніе въ пространствъ, такъ и подобныя мъры, принятыя въ переходномъ состояніи общества, могуть определить весьма различнымь образомъ его будущее. Такъ напримъръ направдение и окончательный исходъ петровскаго преобразованія были рішены въ первыя пятнадцать лътъ, послъдовнія за смертію преобразователя, людьми, никогда не задававшимися историческимъ вопросомъ, примънявшими государственныя мітропріятія къ однимъ мелкимъ потребностямъ текущаго времени, вследствіе чего реформа, столь дорого купленная, устояла лишь случайно и дала едвали не столько же отрицательныхъ, какъ и положительныхъ последствій. Современная намъ, вторая эпоха русскаго раздумья затруднительные послѣ петровской, по сложности подымаемыхъ ею задачъ, но у нея есть два подспорья которыхъ первая не имъла-богатство накопленнаго въ теченіе полутора въка умственнаго капитала,

и вмѣстѣ съ тѣмъ, близость общественныхъ вопросовъ (поставленныхъ на мѣсто отвлеченно-государственныхъ) къ личному пониманію и опыту каждаго; эти два условія допускаютъ самодѣятельное участіе современнаго поколѣнія въ устройствѣ нашей судьбы, чего не могло быть въ первой половинѣ 18-го вѣка. Тенерь все дѣло въ томъ, чтобъ наше сборное мнѣніе могло орга низоваться и правильно выразиться.

Покуда это еще невозможно. Двадцать лѣть тому назадъ, до крымской войны, всѣ мы понимали тогдашнюю Россію и самихъ себя, знали что думаемъ и въ нѣкоторой степени даже то—чего желаемъ. Теперь мы этого не знаемъ и покуда даже не можемъ знать, хотя безъ такаго сознанія, не можемъ также ступить шагу ни въ какую сторону. Нельзя выработать сознаніе безъ связности между людьми, разрѣшающейся въ связность мнѣній. Поэтому, полагаемъ, задача текущаго времени заключается для насъ преимущественно въ осуществленіи связности общественныхъ группъ.

Съ нѣкоторыхъ поръ эти группы, можно сказать, не существуютъ въ русской дѣйствительности. Онѣ замѣнены внѣшнимъ учрежденіемъ—земскимъ самоуправленіемъ. Надежда на будущую, необходимую намъ связность, содержится, стало быть, покуда, исключительно въ этомъ самоуправленіи и въ степени развитія, къкоторому оно способно.

Извъстно, что наше земское самоуправленіе, въ его нынъшней формъ, не есть учрежденіе государственное въ точномъ смыслъ слова; оно не входить въ кругъ государственнаго дъйствія, не составляетъ посредствующаго звена между верховною властію и землею, не завъдываетъ порядкомъ и безопасностію населеній, не исполняетъ никакихъ правительственныхъ задачъ и отчитывается въ своихъ дъйствіяхъ только самому себъ. Наше самоуправленіе есть нъчто въ родъ частнаго общества, разрѣшеннаго земству для завѣдыванія его сборными экономическими нуждами. При условіяхъ, выпрошенныхъ печатью и обнцимъ голосомъ тѣхъ годовъ, въ которые рѣшалось это учрежденіе, правительство не могло дать ему иныхъ основаній—опытъ былъ слишкомъ теоретиченъ и новъ. Поэтому нынѣшнее наше самоуправленіе можно разсматривать только съ точки зрѣнія способности, обнаруженной всесословнымъ земствомъ для веденія своихъ частныхъ дѣлъ. Силъ, стающихъ на такой кругъ дѣятельности, можетъ не стать на кругъ болѣе обширный, но никакъ не на оборотъ. Каковы же эти силы?

Мы не будемъ вдаваться въ подробности современнаго положенія, болбе или минбе всімъ извістныя—о новомъ соотношеній нашихъ экономическихъ силь, о положеній крестьянскаго самоуправленія, о ход'є д'єль въ земскихъ собраніяхъ и мировыхъ судахъ и прочее. Въ последнее время появились достаточно убедительные труды и сообщенія по этимъ предметамъ, не допускающіе излишняго оптимизма. Въ житейскихъ дёлахъ личные взгляды бывають, конечио, различны и противоположны, даже болбе чъмъ въ области мысли; тъмъ не менъе нынъ можно уже сказать утвердительно, не опасаясь обвиненія въ односторонности, что большинство опытныхъ русскихъ людей, принимающихъ прямое участіе въ ибстной земской жизни, каковы бы ни быди ихъ общія убъжденія, согласны въ одномъ: что нокуда еще земское дъло не принялось на нашей почвъ, не вслъдствие тъхъ или другихъ подробностей учрежденія, или новизны, не давшей людямъ времени спъться, но по той простой и вмъстъ мудреной причинъ что съ самаго начала оно не пошло; многіе даже называють наши новыя льготы, не смотря на ихъ очевидную искренность и либеральность, метроворожденными. Въ нихъ какъ-будто оказывается какой-то органическій недостатокъ, или, напротивъ, чувствуется отсутствіе какой-то органической силы, мізшающей имъ стать жи-

вымъ дъломъ. Иные ищутъ до сихъ поръ причины ихъ неудовлетворительности въ частностяхъ; но такой частности, измѣненіе которой могло бы исправить дѣло, очевидно, не существуеть: иначе она давно уже была бы указана общимъ мниніемъ. Полагаемъ, мы въ правъ повторить съ голоса большаго числа знающихъ людей, что мъстное самоуправление (губернское, уждное и крестьянское, вмъстъ съ мировымъ судомъ), дарованное намъ правительствомъ съ полною искренностью, совершенно согласно общественному настроенію той полосы времени, когда учрежденіе выработывалось, представляеть мало надежды къ дальнъйшему развитю на нынъшнихъ началахъ. Каковы бы ни были взгляды никоторых, относящихся болье благопріятно бъ нашему земству, но голосъ стольких людей, на мнени которыхъ мы основываемся, заслуживаетъ же какого нибудь вниманія; во всякомъ случав онъ не допускаетъ безмятежной уверенности, что все обстоить наилучшимъ образомъ въ семъ наилучнемъ изъ міровъ. Между тімь земское самоуправленіе, это хозяйство, самосудь и школа всего русскаго населенія, а вмісті сь тімь сельская полиція и администрація, то-есть единственное обезпеченіе порядка у девяти десятыхъ населенія, между которыми правительственная власть не присутствуеть прямо: въ этомъ самоуправленіи-корни всяваго народнаго и общественнаго преуспівнія. Съ перадачею такихъ правъ земству, отвътственность за нихъ перешла съ правительства на него. При бездъйстви или неудовлетворительности этихъ основныхъ функцій народной жизни, самая мудрая, самая д'ятельная государственная власть остается безсильною для добра, трудится въ пустомъ пространствъ, не можетъ даже предупредить зарожденія анархіи въ странъ, еслибъ что либо обусловливало такое явленіе. Подобное положеніе діла въ самой почвъ, на которой зиждется государство, въ соединени съ разрозненностью, невыдержанностью и крайностію нашихъ мнъ-

ній въ обществъ и печати, представляеть весьма мало залоговъ самостоятельности, и именно въ такое время, когда для насъ пришла необходимость стоять на своихъ ногахъ, желаемъ ли мы того или не желаемъ. Не смотря на довольно распространенное, хотя поверхностное, несросшееся еще съ личностью, образование и на либеральныя м'єстныя учрежденія, въ современной Россіи, за исключеніемъ администраціи, оказывается полное отсутствіе органовъ, пригодныхъ къ почину, общественныхъ групиъ, способныхъ выработать въ себъ какое либо совокупное мивніе, провести въ жизнь какое либо совокупное дело. Вопреки явному желанію верховной воли воззвать страну къ жизни, вопреки буквъ закона объ общественныхъ группахъ, т. е. о сословіяхъ, Россія оказывается больною общею разъединенностью, происходящею, конечно, не отъ сословности и даже не отъ всесословности, но отъ безсословности, удавшейся до сихъ поръ одной Америкъ, вследствіе того именно, что безсословность удавшейся существуеть тамъ, наоборотъ, только въ законъ, а не на дълъ. Въ итогъ, государство, населенное восьмыю десятью милліонами безсвязныхъ единицъ, представляетъ для общественной дъятельности не болбе силы, чемъ сколько ея заключается въ каждой отдельной единице. Какъ за 15 летъ назадъ, во времена споровъ бывшихъ славянофиловъ съ бывшими западниками, намъ приходится и теперь воздожить упованіе только на сокровенную внутреннюю мощь русского народа, т. е. на общее мъсто, лишенное всякаго значенія въ л'яйствительной живни.

Наша либеральная печать, до которой безпрестанно доходять вопли, вызываемые такимъ положеніемъ, не разъ уже пробовала утъшать насъ гласностью, завлючающею въ себъ, по ея мнънію, противоядіе отъ всевозможныхъ зодъ. Печать наша еще върить спасительному дъйствію гласности въ поренныхъ общественныхъ вопросахъ; остальной свътъ знаетъ, что гласность полезна лишь

для ихъ обсужденія, а принести действительную практическую помощь она можеть только въ частныхъ случаяхъ, подобныхъ случаю г-жи Энкенъ. Кажется, порядочные люди Франціи не скупились на гласность для пропов'ядыванія своимъ непорядочнымъ соотечественникамъ о последствіяхъ баррикадъ, революцій и общественнаго равлада, доведшихъ Францію до ея нынѣшнаго состоянія; но не только гласность, а самые жестокіе уроки д'єйствительнести, тяжело отзывающіеся почти на каждомь француві, нисколько не исправили самодурства людей. Пока сознательные слои французской наци будуть оказываться безсильными, по своей безсвязности, для стойкаго и разумнаго управленія народомъ,--что теперь уже почти неисправимо, до твхъ поръ люди, которымъ смута выгодна, не перестанутъ губить отечество. Наше современное общественное состояніе (конечно, не государственное) подходить довольно близко къ французскому и не проявило еще вськъ своихъ последстій, выказывается только по мелочамъ, потому, во-первыхъ, что эти послъдствія сдерживаются незыблемою высшею властью, а во-вторых потому, что мнини и обычаи большинства нынъ живущаго покольнія вылились изъ прежняго, а не изъ настоящаго бытового склада. Въ людихъ же, взросшихъ на нынъшней, не переполотой какъ слъдуеть почвъ, окажется иное: очень многіе изъ нихъ стануть д'вйствительно похожими, даже по минованіи 21 года, на идеаль молодаго покольнія, о которомъ твердять нигилистскіе журналы.

Стало быть, къ слабости нашей духовной выработки и къ разрозненности нашихъ мижній присоединяется еще на практикъ отсутствіе какихъ либо общественныхъ органовъ, способныхъ късовокупной дъятельности. Кромъ того, въ русскихъ областяхъ оказался внезапно полиъжній недостатокъ въ личностяхъ, удовлетворяющихъ условіямъ земскаго дъла; образованные люди, которыхъвсъ мы знали по всякимъ захолустьямъ до призыва ихъ къ самодъятельности, съ тъхъ поръ разсыпались въ стороны, исчезли неизвъстно куда. Какимъ образомъ тысячелътнее національное бытіе привело насъ къ такому безформенному, первобытному состоянію мысли и дъла?

Это—вопросъ историческій, требующій для полнаго разъясненія томовь, а не газетимхь статей; но нѣть также возможности хорошо понимать сегодняшній день, отрывая его оть вчерашняго. Поэтому мы вынуждены еще къ одному отступленію, чтобы обначить, хотя въ бѣгломъ очеркѣ, корни нынѣшняго нашего положенія; корни его лежать въ только-что прожитомъ нами воспитательномъ періодѣ, съ наслѣдствомъ котораго мы вступили въ новую эноху. Взглянувъ назадъ, намъ станетъ виднѣе, воспользовались мы или не воспользовались, и въ какой мѣрѣ воспользовались, этимъ наслѣдствомъ?

При разрозненности русских взглядовь во всемъ, было бы удивительнымъ чудомъ, еслибъ мы оказались согласными во взглядъ на нашу исторію, даже на ея коренную основу, какъ другіе народы. Когда установится общепринятое сужденіе о ближайшихъ къ намъ стольтіяхъ русской жизни, оно будетъ нервымъ признавомъ зрѣлости, первымъ доказательствомъ нашей способности стоять на своихъ ногахъ. До тѣхъ поръ каждому приходится ноневоль смотрѣть на дѣло съ своей точки зрѣнія.

Мы считаемъ неоспоримою истиною, что петровскій или воспитательный періодъ, заключенный послёднею нашею реформою, которому до сихъ поръ еще многіе придаютъ баснословный, совершенно невозможный вълюдскихъ дёлахъ характеръ преобразонія народныхъ основъ однимъ челов'єкомъ, былъ вовсе не новымъ началомъ и не преобразованіемъ основъ, а только вводнымъ эпиводомъ русской исторіи, и что мы стоимъ въ 1874 году несравненно ближе къ московской Руси, чёмъ стояли въ 1854, какъ выразились уже наши старообрядцы; что послё долгаго и поголов-

наго отвлеченія отъ общаго діла для личнаго образованія, намъ приходится продолжать свое общественное развитіе съ той самой точки, на которой оно стояло въ 1688 году, съ двумя только, правда, очень крупными изміненіями: 1) съ отміной (давно уже состоявшейся) военной диктатуры на всемъ пространствъ государства, неизбъжной въ московской Руси, постоянно находившейся на осадномъ положеніи, ежечасно ожидавшей вторженія на каждомъ изъ своихъ предъловъ, и-2) съ превращениемъ совершоннымъ Петромъ (въ чемъ и состоитъ гливная черта его реформы), прежняго, почти кастоваго дворянства въ русскій культурный слой, тъсно связанный между собою и съпрестоломъ и открытый снизу всякой созрѣвающей силѣ, даже не крупной, въ чемъ бы она ни заключалась. Эти двъ перемъны придають дъйствительно новыя стороны каждому изъ нашихъ общественныхъ вопросовъ, замерзшихъ въ зародышт въ 1688 году и оттаявщихъ только въ 1861, не измѣняя, однако же, ихъ сущности. Воспитательный періодъ только обучаль русскихъ людей и не могъ допускать общественныхъ вопросовъ между школьниками. Власти этого вставного историческаго эпизода держались своего правила кръпко, хотя едва ли вполнъ сознательно, и въ сущности были правы. Надълали бы мы дъль, принимаясь вдругъ за самоуправленіе съ тъми понятіями о Россіи, Запад'є и пригодных в намъ цібляхъ, которыя обращались въ нашемъ обществъ даже во времена Александра I. Мы считаемъ очевиднымъ, что нашъ воспитательный періодъ не разорваль русскую исторію пополамь, какь долго повторялось, а только придаль ей временно особый, чуждый надыму народному складу оттънокъ, выразившійся и въ исключительныхъ отношеніяхъ верховной власти къ первоспитываемому обществу, и въ шаткости русскаго мивнія, внезапно погруженнаго въ незнакомую ему среду. Съ устранениемъ этого оттънка и сопряженной съ нимъ чрезвычайной просветительной миссіи сверху, мы становимся на прежнія основанія, съ двумя вышесказанными дополнененіями. Эти повороты нашей исторіи обозначены такъ явно, что верховная власть, относившаяся къ московской Руси съ полнъйшимъ довъріемъ, совъщавшаяся съ своимъ народомъ во всъхъ важныхъ обстоятельствахъ, но потомъ уединившаяся на полтора въка, снова воззвала къ народу, какъ только кончилась ея временная задача. Конечно, въ этихъ поворотахъ нельзя искать полной сознательности цълей; исторія ведетъ людей еще болье, чъмъ люди складываютъ исторію; но наши переломы говорять сами за себя.

Скажемъ мимоходомъ: верховная власть московскихъ временъ не им'єла того простора д'єйствій, какъ ныні. Она была прежде всего военною диктатурой, необходимою для спасенія русской самостоятельности, чёмъ и обусловливалась главная ея цёль. Московскій царь быль верховнымь вождемь русскихь силь еще болбе чёмъ монархомъ. Царская военная диктатура создала Россію изъ погибавшихъ обломковъ, твердо установила пути въ достижению національных целей, довершенных Екатериною ІІ, и передала петербургскому періоду могучую и сосредоточенную Русь, которую оставалось только отшлифовать. Передъ глазами света стоитъ факть: изъ столькихъ славянскихъ государствъ, бросившихъ немало блеска во время своего процежтания, стоявшихъ въ условіяхъ гораздо болье благопріятныхъ чыть мы, уцыльла одна Россія; самое имя славянской породы спаслось въ ней одной, благодаря чутью народа, стоявщаго прежде всего и боле всего за целость и независимость, умениему жертвовать государственному единству привольемъ последовательныхъ поколеній и сплотившемуся около престола не только какъ народъ, но почти какъ войско, всегда готове встать поголовно по его призиву. Только этою жертвою Россія откупилась оть зарока насильственной смерти, наложеннаго, какъ проклятіе, на всъ славянскія племена. Намъ

тенерь легко судить на льготь, изъ-за ограды крупповскихъ пушекъ, о московской эпох'ь; но ей некогда было тратить много времени на общественные вопросы: всѣ силы ея были поглощены вопросомъ о бытін Россін; ей было невозможно установить настоящее земское самоуправленіе, по необходимости сосредоточивать военную и гражданскую власть на всякой точей государства, такъ какъ тогда не было ни единой точки, вполнъ безопасной отъ поляковъ, шведовъ, татаръ, чегемисъ и собственныхъ казаковъ. Безъ мъстнаго самоуправленія земскіе соборы не достигали цёли вполнё; но тёмъ не менёе верховная власть относилась въ народу, въ дицъ его выработанныхъ слоевъ, съ полнъйшимъ довъріемъ, обращалась къ нему за совътомъ при каждомъ важномъ вопросъ. Взаимное сближение постепенно учащалось; съ обезпеченіемъ безонасности областей, устранявшимъ необходимость военной диктатуры, изъ такого сближенія непремънно развился бы живой государственный строй.

Петербургскій періодъ прерваль эти отношенія, возстановленныя только нынѣшнимъ царствованіемъ, — прерваль по необходимости, ставъ передъ народомъ въ положеніе учителя и наставника, взявшагося просвѣтить его хотя бы силою, обяванняго подгонять лѣнивыхъ; какъ же при этомъ выстушивать ихъ мнѣніе? Сообразно
нотребности эпохъ, приходѣвшихъ на смѣну одна другой, верковная власть приняла у насъ въ отношеніяхъ къ народу новый
оттѣнокъ—просвѣтительный, замѣнившій московскій оттѣнокъвоенной диктатуры, но еще менѣе согласимый съ развитіемъ земскаго самоуправленія. Выборное начало, введенное Екатериной
И въ губернское устройство, не онровергло, а напротивъ явно
добазало эту несогласимость. Оло было лишь либеральною формальностью. Коронные чиновники продолжали управлять; земскіе
же дѣятели только помогали имъ по мѣрѣ своихъ силъ и способностей: выборные изъ дворянъ, безгласные по неимѣнію на своей

сторонъ большинства, илыли по теченію времени и сами становились чиновниками или по возможности устранялись отъ дъла: выборные отъ мъщанъ топили печи въ присутствіи, выборные отъ крестьянъ мели дворъ. Серьезная задача воснитательнаго періола. была совствы иная: онъ положиль конець прежией сословной замкнутости и вызваль изъ недръ русскаго народа, безъ различія званія и рожденія, всёхъ, кто хотёль следовать за нимъ къ ноставленной имъ цели-стать русскимъ европейцемъ. Подъ навваніемъ дворянства онъ создаль нашь культурный слой, связный и отграниченный отъ массы, но открытый снизу всякой созревающей личности,---слой, способный пользоваться политическими правами и вмёстё съ тёмъ не заикнутый въ себя любивое сословіе, не чуждый народу, постоянно обновлявшему и укр'вплявшему его притокомъ новыхъ силъ. Было бы, вёроятно, лучше, если бы культурный слой создавался медлениве, не отрывансь отъ почвы; но случилось такъ, а не иначе. Съ этою отборною частью народа петербургская эпоха совершила всё свои начинанія—внутреннія и вабшнія; она не могла только одного: дать созданному ею новому дворянству политического воснитанія, по несогласимости широкаго вемскаго самоуправленія съ существеннымь характеромъ воспитательнаго меріода. Задача эта стояла впереди и требовала, чтобы временная просвётительная миссія сверку была признана заколченною. Можно думать, что чась этоть насталь для насъ нравственно именно въ половинъ текущаго столътія. Около этого времени выяснились уже во михнін, хотя еще не вполнъ вошли въ общее сознаніе, опредъленныя понятія о нашемъ родъ и видъ между народами, о точкахъ соприкосновения и отличія русскаго племени, русской жизни и русской исторіи съ западно-европейскими. Нъсколько ранке наши поняти въ этомъ отношеніи были еще очень сбивичины. Въ этоть разъ, какъ и прежде, съ самаго начала московскато государства, судьба намъ явно

благонріятствовала; нашей и сторіи не пришлось дожидаться: повороть на ділі соотвітствоваль немедленно нравственной потребности.

За исключеніемъ великой и сознательной задачи -- созданія русскаго культурнаго слоя, петровскому періоду жилось легко; на долю его не выпало не только десятой, но даже сотой доли трудовъ, подъятыхъ московскими временами. Онъ приводилъ въ порядокъ готовые матеріалы. Во внутреннихъ дёлахъ ему досталось въ наследство цельное государство, срощенное во всехъ своихъ частяхъ, съ сильною централизаціею, до сущности которой правительство этого періода никогда не касалось; оно только переименовывало дьяковъ въ секретарей, приказы въ коллегіи и министерства, а боярскую думу въ правительствующій сенать или государственный совыть. Во внышихъ дылахъ Москва завыщала Петербургу зав'єршеніе вопросовъ, въ основаніи уже пор'єшенныхъ ею: объ изгнаніи остатковъ мусульманскаго владычества нзъ естественныхъ предъловъ Европейской Россіи и о преобладаніи надъ Польшею; одно только завоеваніе балтійскаго прибрежья, котораго московские цари никакъ не могли добиться, принадлежить въ собственность петербургскому періоду.

Въ полномъ значени слова, нисколько не играя выраженіями, должно сказать, что мы, русскіе, какъ нація, только вчера доросли до нравственной независимости, до такого состоянія, въ которомъ намъ не приходится уже жертвовать роковой необходимости драгоцівний вишими условіями развитой общественной жизни; только вчера мы выбрались на широкую дорогу. Предшествовавшія вермена не располагали достаточною для того свободою дійствій. Московской эпохії было ніжкогда: она боролась за право существованія Россіи; петербургскому періоду было нельзя: онъ шелъ къ другой задачі. Віброятно, въ будущемъ ожидаєть насъ еще много внішнихъ бурь; но при нащей государственной окрівн

лости, онъ уже не остановять народнаго роста. Теперь только пришло намъ время жить и обнаружить свои внутреннія силы.

Мы вступаемъ въ пятую эпоху своей исторіи съ крупнымъ, но единственнымъ наслъдствомъ, оставщимся намъ отъ воспитательнаго періода — съ нашимъ культурнымъ слоемъ, который Петръ Великій назваль русскимь дворянствомь, приравнявь его къ старинному высшему сословію. Внѣ нетровскаго дворянства у насъ нъть ровно ничего, кромъ богато-одареннаго природою, твердо сомкнутаго въ смыслѣ народности, но совершенно стихійнаго русскаго простонародья. Вся умственная сила Россіи, вся наша способность къ созданію сознательной общественной ділтельностизаключается въ дворянствъ, въ томъ именно видъ дворянства. какимъ создалъ его Петръ-связномъ и доступномъ снизу. Россія купила свою нравственную силу дорогою ціною-пріостановкою общественнаго развитія на полтора въка. Наше будущее зависить отъ умёнья пользоваться этою силою. Современное положеніе Россіи объясняется все, безъ остатка, внутреннимъ содержаніемъ, степенью зрѣлости нашего культурнаго слоя-дворянства, и мърою участія его въ общественныхъ дълахъ.

Мы всё знаемъ про себя, что всесословный русскій народъ дёлится, въ дёйствительности, только на два сословія— на господъ и на простолюдиновъ, то-есть на людей, ставшихъ и вновь становящихся образованными европейцами, и на людей, не выбившихся еще изъ стихійнаго быта. Купцы не въ счетъ: по степени богатства они примыкаютъ или къ первымъ, или ко вторымъ, не говоря о почетныхъ гражданахъ, давно пользующихся многими дворянскими правами. Развитые люди низшихъ слоевъ, не добившіеся дворянства (о которыхъ надобно еще спросить, въ какомъ смыслъ они развиты?), составляютъ у насъ единичныя явленія и никогда не сложатся въ сословіе. Странно было бы даже ставить вопросъ о внезапномъ появленіи въ девятнадцатомъ стольтіи сословія, о

которомъ никогда не слыхала тысячельтняя Русь! При бытовыхъ условіях в русской жизни, давно уже опредылившихся, такому сословію положительно н'єть у нась м'єста. Наши города совс'ємъ не похожи на европейскіе, а потому не могли и не могуть создать отдёльнаго класса горожанъ; они — не промышленные центры, а административныя средоточія, въ которыхъ живуть тѣ же господа и мъщане, ничъмъ не отличающеся отъ крестьянъ: въ мелких городахъ и вщане нашутъ землю и сами не знаютъ, почему они переименованы въ новое званіе; наща промышленность въ большинствъ пріютилась по селамъ. Условія русской производительности не выдвинули людей средняго состоянія какъ цёльное сословіе; отдільныя же семейства, выроставшія изъ народнаго уровня, вступали послѣ Петра Велигаго въ ряды дворянства, или прямо, или черезъ нѣкоторый срокъ, если могли продержаться два-три поколенія выше толны (купеческіе роды); въ противномъ же случав опять растворялись въ народв. Учреждение нашего высшаго сословія, открытаго снизу, не допускало скопленія подъ нимъ непривилетированнаго образованнаго слоя. До послъдней реформы дворянство считало себя сословіемъ исключительно служилымъ и не занималось никакимъ техническимъ деломъ, развъ ръдко и неохотно; вслъдствіе того, въ теченіе нынъшняго столътія подъ высшимъ классомъ стало появляться—не сословіе, конечно, но довольно большое число полуобразованных в техниковъ разнаго рода, на половину иностранцевъ. Теперь же, какъ извъстно, такъ называемыя либеральныя профессіи наполняются сильнымъ притокомъ дворянства; оно признало своею всю область умственных занятій. Первоначальная мысль Петра Великаго, положившаго основание новому дворянству какъ связному сословію русских образованных людей, дожила до своего практическаго придоженія. Конечно, Петръ собираль это сословіе - только для государственной службы, но исторія извлекла изъ его

началь послёдствія, далеко превосходящія челов'яческое предвиавніе. Въ настоящее время наши инженеры, ученые техники профессора — всъ господа, а дъти каждаго изъ нихъ, лично возвысившагося изъ толны, сколько нибудь путные, уже навърное стануть дворянами, о нашихъ писателяхъ еще Пушкинъ сказалъ, что имъ не нужны меценаты сверху, такъ какъ сами они госпола. Какая же умственнаа сила существуеть еще въ Россіи вив дворянства и богатаго купечества, кром отдельных и разселяных личностей да немцевь-антекарей, которыхъ было бы смешно класть на весы, когда речь идеть о закладие государственнаго строя? Подъвысшима русскимъ слоемъ лежить особымъ пластомъ. но все же не сословіемъ, только наше потомственное духовенство, неизвъстное ни старой Россіи, ни другимъ православнымъ странамъ; изъ этого пласта выходять еже годно-не въ церговъ, а въ свёть тысячи молодыхь, полуобразованныхь людей, стучащихъ въ двери культурнаго общества. Съ ихъ-то стороны и раздаются славнейше вопли о демократическомъ равенстве и всесословности, непризнаваемыхъ русскимъ народомъ. Вопросъ о кастовомъ духовенствъ-вопросъ очень великій, отъ котораго также въ значительной степени зависить наше будущее, но потому именно его нельзя касаться мимоходомъ. Но въдь и наши семинаристы не скопляются въ какую нибудь промышленную буржуазію: онн почти поголовно идуть въ чиновники. Страшный недостатокъ въ техническихъ школахъ заставляетъ у насъ каждаго подростка, скинувшаго зипунъ, — подростка, который могъ бы стать хоронимъ машинистомъ на железной дороге и быть первымъ между своими, -- голодать всю жизнь, но лезть въ господа: у него неть другого средства обезпечить свое существование. Эти машинисты и всякіе техники низшаго разряда не сложатся также, сколько бъ ихъ ни было впостъјствіи, ни въ какое сословіе; въ глазахъ русскаго парода они-ть же рабоче, какъ и друге, только зажиточ-

ные. Русская жизнь сложила лишь два пласта людей — привилегированный и непривилегированный, отличающеся между собою въ сущности не столько привилегіей, какъ тімь кореннымъ отличіемъ, что они выражаютъ, каждое, различную эпоху исторіи: высшее сословіе — 19-й въкъ, низшее — 9-й въкъ нашей эры. Въ каждомъ изь этихъ пластовь, разделенныхъ тысячелетиемь, хотя живущихъ рядомъ, есть свои верхи и свои низы, своя аристократія и демократія; но въ серединъ между ними нътъ ничего и не мелькаетъ даже зародыща чего нибудь для будущаго; только съ теченіемъ времени верхній слой будеть постоянно утолщаться. Такова форма, данная нашей жизни исторіей; а исторію никто не сочиняеть. Теперь еще не пора судить объ относительномъ достоинствъ этой формы; можеть быть такъ выйдеть лучше; по крайней мере у насъ не произойдетъ никогда разрыва между культурными слоями, сливающимися въ одинъ общій слой. Но, во всякомъ случав, откидывая чуждыя сравнительныя названія, занесенныя въ намъ изъ иностранной жизни воспитательнымъ періодомъ, и общія міста либерализма, происходящія изъ того же источника, невозможно не признать, что русскій культурный слой содержится почти исвлючительно въ русскомъ дворянствъ н богатомъ купечествъ, не только по факту, но по принципу, и что внѣ дворянства у насъ не существуеть никакой развитой умственной силы, кром'в очень ръдкихъ исключеній. Следовательно, сознательная сила русской націи равняется тому ея количеству, которое заключается въ дворянствъ.

Каково же наше дворянство? За этимъ вопросомъ остается только относительное вначеніе, потому что, хорошо оно или дурно, замѣнить его нечѣмъ. Но безъ уясненія вопроса нельзя ничего понять въ нашемъ современномъ положеніи.

Въ предшествующихъ главахъ мы очертили, по своему убъжденію, нынъшнее состояніе русской мысли и русскаго обществен-

наго дела; думаемъ, по личному опыту, что большинство образованныхъ людей раздёляють наши взгляды на самый факть. Состояніе это оказывается далеко не утішительнымь: оно проникнуто какимъ-то слабосилемъ, не допускающимъ даже зрёлыхъ лицъ, которыхъ у насъ не мало, соединиться между собою и сложить какое-либо зрълое мнъніе или зрълое дъло. Если вся наша умственная сила заключается въ дворянстве, то можно вывести, пожалуй, что вина въ современномъ безсили падаетъ на него. Хотя нельзя винить прямо разъбхавшихся за границу помбщиковъ въ нынъшнемъ безплодіи освобожденнаго, сравнительно съ прежнимъ вусскаго слова, или прямо ставить въ укоръостающимся — безжизненность земскихъ учрежденій, въ которыхъ они представляють только свой классъ, въ настоящее время далеко не особенно связный; но тымь не менье надо признаться: если бы наше дворянство, заключающее въ себъ весь русскій культурный слой, весь тысячельтній разумъ Россіи, было достаточно созръвшимъ, оно оказывало бы даже въ нынѣшнемъ своемъ положеніи несравненно болъе вліянія и на своихъ членовъ, и на остальное населеніе государства; у насъ не было бы ни разлива нигилизма конца пятидесятыхъ годовъ, ни нынъшняго общественнаго безсилія въ словъ и дълъ. Но откуда быть ему созръвшимъ?

Воспитательный періодъ создалъ большое число русскихъ евройцевъ подъ названіемъ дворянъ; но онъ не смотрѣлъ и не могъ смотрѣть на дворянство, какъ на связное общественное сословіе: оно являлось связнымъ только въ отношеніи къ государству, было въ его рукахъ сословіемъ исключительно служилымъ, своими людьми, но никогда не жило совокупною жизнью. Императрица Екатерина предоставила дворянству льготу выбирать нѣколькихъ чиновниковъ, которые затѣмъ поступали въ непосредственное подчиненіе коронной администраціи; ею же было дано ему право обсуж-

дать дъйствующіе законы и представлять объ нихъ свое мижніе; но право это оставалось, какъ извъстно, мертвою буквой. Въ прошлыя времена не одинъ дворянинъ, пытавшійся напомнить собранію о дарованномъ прав'в, быль прамо останавливаемъ, если не случалось съ нимъ хуже. Теперь мы хорошо понимаемъ, оглянувщись назадъ, что такія отношенія были въ порядкі діла, что они даже не могли быть иными: нельзя вмёстё перевоспитывать людей и ставить ихъ на одинъ умственный уровень съ собою, прежде чъмъ они сдадутъ экзаменъ. До нынъшней эпохи русские дворяне, старые и новосозданные, сходились между собою въ полкахъ, въ канцеляріяхъ и разъ въ три года на събздахъ, гдф они выбирали предводителей и нескольких чиновниковь, но никакого общаго дела у нихъ не являлось. Они составляли сословіе только по буквъ закона, а не въ дъйствительности. Сказать короче: въ Россіи было много дворянъ, но не было дворянства. Нашъ культурный слой со дня своего рожденія никогда еще не жиль общественною жизнью, и нынъ, призванный къ жизни вмъстъ съ другими сословіями, выступаеть на сцену такимь же новичкомь, какъ они. Онъ имфетъ за собою преимущество не только громадное, но исключительное, не допускающее никакого соперничества, - преимущество личнаго культурнаго развитія. О вопросахъ XIX въка, даже мелкихъ, мотутъ судить только люди этого въка, а не люди допотопныхъ временъ; но тъмъ не менъе, нашъ-культурный сдой, какъ сословіе, им'ветъ также всів недостатки юноши, хорошо учившагося, но еще не понимающаго жизни. Нужно цълое поколън е, при кръпкой связности и цъляхъ, достойныхъ усилій всей жизни, чтобы сложить его въ политическое сословіе, сознательно служащее видамъ верховной власти и твердо руководящее народомъ въ каждой мъстности. По всъмъ даннымъ исторіи можно надъяться, что слъдующее покольніе образованных и уважающих себя русскихъ людей, при должной обстановкъ, тъсно сплоченное, доростеть до зрѣлости; покуда же, несмотря на большое число лично развитыхъ людей, у насъ нѣтъ общественной опытности, что отражается на каждомъ изъ насъ безъ исключенія. Эта сборная опытность, свѣряющая всѣ мнѣнія между собою и съ практикою, пріобрѣтается только совокупною жизнью, а не книгами и одиночными умозаключеніями. Отсутствіемъ ея объясняется нынѣшняя шаткость, разрозненность и крайность мнѣній, непослѣдовательность и неустойчивость дѣйствій русскихъ образованныхъ людей, не говоря о полуобразованныхъ. Послѣдніе всегда и вездѣ не самостоятельны; они руководятся общественнымъ сознаніемъ сдоевъ болѣе зрѣлыхъ. При отсутствіи такого руководящаго начала они должны поневолѣ находиться еще въ большемъ нравственномъ разбродѣ, чѣмъ ихъ старшая братія.

Съ началомъ петровской эпохи старинное дворянство, пріобръвшее много преданій государственной, если не чисто-общественной деятельности, утратило ихъ, утонувъ въ массе новаго культурнаго слоя; людямъ же этого новаго слоя до сихъ поръ не откуда было ихъ почерпнуть. Въ продолжение полутора въка слишкомъ, и старые, и новые дворяне воспитывались лично, учились въ-одиночку, никогда не соприкасаясь другъ съ другомъ какъ члены общества. Они проникались иностранными понятіями, не им'я возможности сверить ихъ съ своею действительностью, прозябавшею подъ ними чисто-растительною жизнью, потому именно растительною, что вся нервная система была извлечена изъ нея въ другую, государственную сферу. Не имъя прямаго вліянія на народную жизнь, образованные русскіе люди, желавшіе понять ее должны, были прибъгать — если можно такъ, выразится-къ пріемамъ не физіологіи, а анатоміи: они разсъкали органъ, не имъя средства поглядъть его отправления. Эта ограниченность средствъ выказалась очень живо въ ученіи славянофиловъ: они подметили съ чрезвычайною меткостью суть русской

Digitized by Google

жизни, но оказались безсильными для практических выводовъ изъ • нея. Масса же общества, неуглубляющаяся въ отвлеченныя изысканія, не им'вла ровно накакихъ средствъ пров'єрить на д'вл'є чужеземный урокъ, преподаваемый ей въ школь и оффиціальной сферѣ. Къ концу воспитательнаго періода источники самостоятельнаго народнаго духа, не смотря на теоритическое возвращение къ нимъ, стали изсякать не только въ бывшемъ офранцуженномъ классь, но даже въ поддонкахъ нашего культурнаго слоя. Вышло что то же самое общество, которое выставляло столько крупныхъ личностей на государственную службу, оказалось безсильнымъ, принимаясь за свое собственное дело; и не удивительно: для службы нужны дично-развитые люди, какихъ воспитательный періодъ создаль не мало; для собственнаго дела нужны русские земские люди, давно исчезнувшіе на нашей почвѣ. Самые даровитые и многознающіе воспитанники бывають всегда, въ день выхода изъ школы, существами безличными; определенная личность слагается въ нихъ уже впоследствіи, житейскимъ опытомъ. Эти юныя существа отличаются отъ взрослыхъ твмъ именно, что ихъ чувства и дъйствія не вяжутся съ навъянными на нихъ мнъніями. Вотъ наше общественное состояніе, конечно временное и переходное. Оно опредъляется единымъ словомъ: обезличеніе.

Это обезличение сказывается во всемъ. Какой-нибудь журналъ, вообще серьозный, успокоивается на общихъ мъстахъ въ такой мъръ, что обращается съ бумажнымъ высомъріемъ къ непритворной тревогъ русскаго человъка, не чувствующаго почвы подъ ногами: или утъщаетъ его гласностью, или совътуетъ общечеловъческое развитіе; по привычкъ къ готовымъ заключеніямъ, онъ не догадывается, что если были святые и чародъи, умъвшіе стоять на водъ и на воздухъ, то до сихъ поръ никто еще не стоялъ на звукъ. Большинство все еще понимаетъ подъ словомъ «почва» теоретическіе споры сороковыхъ годовъ и не видитъ факта, осадив-

шаго насъ со всёхъ сторонъ: необходимости бытовой почвы, на которой могла бы развиться дёйствительная земская жизнь, исходящая изъ дёйствительныхъ условій русскаго общественнаго склада, не лгущая передъ нимъ, также какъ живая и живящая печать, сознательно относящаяся ко всёмъ особенностямъ народнаго духа—вмёсто либеральнаго, но мертваго канцелярскаго измышленія, вмёсто либерально-аллегорической болтовни журнальныхъ статей.

Вотъ другой фактъ изъ общественной жизни. Садитесь на пароходъ въ Псковъ; черезъ восемъ часовъ вы будете въ Дерптъ, принадлежащемъ Россіи болбе полутора в'бка, въ которомъ вы не допроситесь ни воды, ни хлеба, если станете спрашивать ихъ порусски. Между тъмъ, мы хорошо знаемъ, какъ окрайные города, занимаемые московскою Русью, черезъ одно покольніе становились до такой степени русскими, что отбивались отчаянно отъ своихъ прежнихъ владыкъ. Мы вовсе не сторонники приравненія окраинъ къ телу государства полицейскими мерами, — даже всякаго вида приравненія ихъ, кром'в политическаго; намъ кажется желательнье, напротивь, воскресить мыстный духь даже составныхъ частей собственной Россіи. При обширности государства, наша будущность — въ разнообразіи и ніжоторой самобытности большихъ областей. Мы считаемъ распространение русскаго языка и русскаго чувства къ общему отечеству на окраины дъломъ более общественнымъ, чемъ правительственнымъ. Въ этомъ отношеніи вищеуказанный фактъ имбеть великое значеніе. Старая Русь оказывала живое вліяніе на присоединяемые края, потому что сама была живымъ цёлымъ, твердо сознававщимъ свою личность; сила ея состояла не въ учености, а въ нравственномъ единствф. Нынвшняя Россія, выходящая изъ воспитательнаго періода, съ своимъ блёднымъ культурнымъ обществомъ безъ тёла и своимъ стихійнымъ простонародьемъ безъ головы, владветъ только силою механическою; она не можеть никого убъждать, потому что сама не знаеть своихъ убъжденій. Мы образовывались и выцвътали постепенно отъ недостатка совокупной жизни. При Екатеринъ, вновь присоединенныя западныя губерніи стали-было быстро заквашиваться въ общемъ духъ государства,—значитъ, въ русскомъ обществъ сохранялся тогда еще нъкоторый запасъ дъятельной силы; мы видимъ, какимъ успъхомъ увънчались въ тъхъ же губерніяхъ, въ настоящую пору, самыя энергическія усилія правительства во всемъ, чего нельзя было достигнуть прямо административными мърами. Нынъшнее общество только взывало къ правительству по этому поводу, но помогло ему очень мало.

Такова покуда внутренняя сила дворянства, заключающаго въ себъ весь нашъ культурный слой. Нечего говорить о степени состоятельности полуобразованныхъ людей, только еще доростающихъ до званія господъ, отставщихъ отъ одного берега и не приставщихъ къ другому. Не смотря на эту горькую истину, наше общественное дѣло можетъ быть поведено только однимъ дворянствомъ, присоединяя къ нему, конечно, силу большихъ капиталовъ и крупныхъ талантовъ, откуда бы они ни взялись. Не создавать же новаго культурнаго класса, въ обходъ стараго, если бы даже такая операція была возможна, сложивъ онять руки на полтораста лѣтъ. Кромѣ того, слабосиліе русскаго образованнаго общества — не порокъ органическій, а чисто-наружный, происходящій отъ отвычки къ серьезному дѣлу. Чѣмъ ушибся — тѣмъ и лечись.

Не смотря на очевидное временное обезличение нашего культурнаго слоя, мы считаемъ однакожъ крайне несправедливымъ и вполнъ невърнымъ обвинение его въ оторванности отъ русской почвы, въ очужеземлении, если можно такъ выразиться; мы не видимъ никакихъ существенныхъ признаковъ, дающихъ право сказать, какъ не разъ у насъ говорилось, что петровская реформа разорвала русскій народъ на двъ половины, не понимающія уже одна.

другую. Мы, напротивъ, видимъ явно, по ежедневному опыту, тотъ же самый русскій складъ, и съ хорошей и съ дурной стороны, въ человъкъ высшаго общества и въ простолюдинъ; оба они проникнуты одинаково русскимъ чутьемъ, внутреннее содержаніе. основние взгляды второго - тъ же самые, что и перваго, только безъ культурных добавленій. Эти культурныя добавленія, до сихъ поръ не свъренныя съ жизненною дъйствительностью, а потому случайныя и произвольныя, составляють всю разницу между ними. Русскій образованный челов'якъ не отрывался отъ простолюда, но онъ надолго быль оторвань отъ всякой общей съ нимъ, не казенной заботы. Какъ братьямъ, никогда не ссорившимся, но давно, разъбхавшимся, имъ надо пожить вместе месяць, чтобы столковаться насчеть своего семейнаго дела; месяць въ жизни народа это одно поколъніе. Прямое участіе нашего культурнаго слоя дворянства — въ общественной жизни, вмъсто нынъщняго косвеннаго участія, серьозная д'ятельность и серьезная отв'єтственность сложать его въ одно цёлое и между собою, и съ народомъ, проникнутъ его единствомъ настроенія и отрезвять совершенно. Этого будеть достаточно, чтобы коренной русскій духь прорось вновь сквозь нынъшнее школьное обездичение. У насъ явятся тогда и общественное мивніе, и общественная двятельность. Мы набрались достаточныхъ свъдъній въ теченіе послъдняго полутора въка, намъ недостаетъ только баласта — связности и уроковъ жизни, откуда и происходить нынешняя русская безцевтность. Болъзнь эта неудобная, особенно въ настоящее бурное время, хотя не болбе какъ наружная и скоро-проходящая при должныхъ лекарствахь; но выдечить насъ можеть только всероссійскій житейскій опыть, развивающійся изъ бытовыхь, а не изъ сочиненныхъ началь и отношеній.

Если современная бользнь русскаго общества состоить въ обезличени, происходящемъ исключительно изъ теоретическаго образованія, не провърениаго опытомъ совокупной жизни, отъ которой мы давно отвыкли, то нашему культурному слою связность въ булушемъ еще необходимъе, чъмъ такимъ же слоямъ европейскимъ. Къ причинамъ, заставляющимъ последніе тесно держаться между собою по закону и преданію, у насъ присоединяется еще новая причина. Вмёстё съ тёмъ намъ легче, чёмъ на Западъ, сохранить или возстановить, пока еще есть время, связность образованнаго общества, потому именно, что оно не дълится на соперничествующія группы—на дворянство и среднее состояніе, а смыкается въ одно сослове, разделенное, конечно, на многія подслойки въ дъйствительной жизни, но законно равноправное. Если на Западъ прочность государственнаго и общественнаго устоя зависить вполн' отъ крыткой связи культурнаго слоя, какъ несомнённо доказываеть новая исторія, то это непремённое условіе существуєть еще въ большей мірь для нась; мы не можемъ считать себя исключениемъ изъ рода человического. Въ Европр сознательные классы, воспитанные связно пругом врками, не устояли, какъ только чуть немного раздвинулись между собою: какой же устой представляеть, въ своемъ нынъщнемъ положени, русскій совнательный слой, воспитанный, даже можно сказать рожденный въ безсвязности, лишенный всякихъ преданій совокупной общественной деятельности? Тамъ сгубилъ дело одинъ промежутокъ между двумя сословіями-у насъ же такіе промежутки лежать между каждыми двумя людьми. Уже теперь, безъ твни еще какого либо политическаго вопроса, въ нашей сборной жизни оказывается полнъйшій разбродъ. Безсвязность и обезличеніе, таившіяся, какъ скрытый недугъ, въ русскомъ обществъ, замороженномъ воспитательнымъ періодомъ, должны были необходимо выйти наружу при первомъ внесенномъ лучъ; но они не сказались бы въ такой наготь, имъли бы время отстояться, если бы общественныя группы не были въ то же время вдругъ сдвинуты съ привычнаго мъста. При этомъ же передвижении нашъ нравственный разбродъ выразился съ учетверенною яркостьюнеопредъленностью всёхъ личныхъ положеній, отсутствіемъ обмысленных и, главное, распространенных убъяденій, оторванностью мысли отъ дъла въ единицахъ, равнодущіемъ разрозненнаго общества въ основнымъ вопросамъ, безпримърною шаткостью пониманія и прим'єненія закона общественными д'язгедями, отсутствіемъ власти и руководства виб большихъ городовъ. теоретичностью и безжизненностью печати въ практическихъ гвлахъ, бездействиемъ земскихъ силъ, даже безсилиемъ акціонеровъ какой бы то ни было компаніи защитить свои личные интересы отъ производа нёсколькихъ беззастёнчивыхъ дюдей, выбирающихъ самихъ себя въ директора. Гдв только намъ приходится жить, действовать или говорить съобща, тамъ мы, нокуда, безсильны и безпомощны. Ни сверху, ни снизу нельзя считать такое общественное состояніе безопаснымъ и успокоится на немъ.

Мы очутились въ этомъ положеніи внезапно. До 19 февраля 1861 года русскій сознательный слой жиль только государственною, а не общественною жизнью и гордился быстрыми умственными успѣхами, не замѣчая своего нравственнаго оскудѣнія; онъ глядѣлъ въ будущее довольно довѣрчиво, полагаясь на давнюю, механическую, но тѣмъ не менѣе обратившуюся уже въ привычку сословную связность—и въ извѣстной мѣрѣ былъ правъ. Еслибъ эта связность, хотя только наружная, уцѣлѣла при новыхъ условіяхъ жизни, послѣ освобожденія народа, при той степени личнаго образованія, до которой доросло русское дворянство, то совокупная дѣятельность сростила бы его нравственно довольно скоро; общественная среда и обязанности положенія удержади бы увлекающіяся личности правой и лѣвой оконечности, не дали бы однимъ эмансипироваться. по русскому обычаю,

до чортиковъ, другимъ — разбрестись въ стороны, напоминал въ миніатюрѣ французскую эмиграцію 1790 года. Русскій культурный слой проникался бы постепенно единствомъ, устанавливая понемногу общественное мнѣніе, и въ то же время повелъ бы земское дѣло въ одномъ направленіи, а не въ сотняхъ разбѣгающихся направленій. Во всякомъ случаѣ, дѣло не дошло бы до нынѣшняго разлада въ томъ и другомъ отношеніи.

Случилось иначе. Осмёливаемся высказать мненіе, что великодушныя преобразованія, обновившія Россію вследъ за освобожденіемъ крівностныхъ, были въ нівкоторыхъ частяхъ своихъ слишкомъ теоретичны, а потому не вполнъ совпадали съ естественнымъ теченіемъ русской исторіи. Но если, по неизб'яжному несовершенству человъческихъ дълъ, въ нихъ вкрались ощибки, то даже ощибки эти служать къ славв нашего правительства. Высшая степень доброжелательства и искренности правительства состоить въ томъ именно, чтобы дъйствовать согласно съ общественнымъ мнъніемъ. Мы же всь помнимъ, каково было русское мнъніе конца цятидесятыхъ годовъ. Тогда высказывались только отдёльныя личности, несовсёмъ довольныя принятымъ направленіемъ. Сборный голось всёхъ оттенковъ, отъ славянофиловъ до нигилистовъ, на сколько онъ выражался и въ печати, и на улицъ, желалъ всесословности, - именно такой формы всесословности, которая на дълъ равнялась бы полной безсословности. Русское общество, воспитанное на чужеземныхъ теоріяхъ нынѣшней бурливой эпохи, не вкусивъ еще никогда плодовъ неразборчиваго поклоненія имъ, наскучившее однообразіемъ прежняго быта, разочарованное временно крымскою войною, рвалось къ самымъ широкимъ и туманнымъ идеаламъ въ либеральномъ смысль. Опыть совершился. Выработанный исторіей русскій культурный слой быль во многихь отношенияхь пожертвовань отвлеченнымъ идеямъ всесословности, то-есть низшимъ сословнымъ группамъ, представляемымъ на западный образецъ, никогда не существовавшимъ на русской почвъ. Никому отъ этого не стало лучше, кромъ нъскольскихъ журнальныхъ сотрудниковъ, предъ которыми раскрылись широкія темы либеральнаго витійства; но русскому дѣлу, нашему ходу впередъ, стало положительно хуже.

Народу въ періодѣ роста, какъ мы, такой опытъ, если онъ не затягивается на неопредъленное время, не вреденъ—совсѣмъ напротивъ. Онъ отрезвилъ многихъ. Безъ него тысячи русскихъ людей продолжали бы и въ будущемъ увлекаться несбывшеюся мечтою, върить во французскія теоріи беззословности, не смотря даже на очевидную убъдительность французскаго примъра. Давно извъстно, что чужой опытъ не впрокъ. Хотя давнишнее подражаніе недовело еще насъ, и не доведетъ, надо надъяться, до серьёзныхъ послъдствій, но легкій отблескъ ихъ сталъ медкать уже въ глаза достаточно многимъ людямъ, чтобы отучить ихъ отъ охоты замѣнять дъло словами.

Въ послъднее время у насъ стало почти общепринятымъ считать и называть русскій личный и общественный складъ демократическимъ. Въ извъстномъ смыслъ это совершенно върно. Достаточно оглянуться на русскую исторію для убъжденія въ томъ, что мы — народъ не аристократическій, безъ развитаго индивидуализма, такъ какъ у насъ никогда не появлялось самостоятельной, неслужилой аристократіи. Самая форма русской верховной власти, предъ лицомъ которой уравниваются вст подданные, есть форма земской монархіи. Но этотъ взглядъ нисколько не противоръчитъ существованію дворянства, созданнаго воспитательнымъ періодомъ въ видъ организованнаго, то-есть связаннаго съ престоломъ и между собою, но открытаго снизу культурнаго слоя; слой этотъ есть именно неизвъстное Европъ организованиое выстее сословіе демократическаго народа. Мы употребляемъ слово

демократическій никакт не во французскомть смыслів; правильные было сказать—народа цільнаго, не разорваннаго кастовою сословностію. Это учрежденіе было бы невозможнымть при родовомть, современномть государству, появившемся вмістів сть нимть дворянствів въ западномть смыслів.

Русское дворянство — единственное высшее сословіе въ Европъ, не происходящее изъ права завоеванія, не отличающееся отъ народа своею кровью и особымъ племеннымъ духомъ. Все французское дворянство поголовно (кром' судебнаго, жалованнаго королями) и почти все нъмецкое - ведутъ свой родъ отъ племени франковъ, покорившихъ ту и другую страну; англійское отъ норманновъ; испанское отъ вестготовъ; итальянское отъ смъси франковъ, лонгобардовъ и остготовъ; польская шляхта происхолить также оть завоевателей, по всей вёроятности, не норманновъ какъ старался доказать Жайноха, а отъ остатковъ аварской орды, потоптавшей привислянскихъ славанъ \*). Всё европейскія дворянства, потомки древнихъ насимиеет народа (какъ говоритъ Несторь), сплачивались безъ исключенія въ замкнутую касту, ставили и ставять до сихъ поръ между собой и покоренными, каково бы ни было развитие и даже богатство последнихъ, неперехолимую грань былой и черной кости, - ту же грань, какая сушествуетъ у насъ между остзейскими помещиками и ихъ чухоннами. Дворянство на Западъ никогда не мъщалось съ народомъ. такъ что французская революція была, буквально, возстаніемъ галловъ противъ нѣмецкихъ завоевателей, владѣвшихъ ими почти полторы тысячи леть и лежавщихъ надъ ними какъ слой масда на водъ, не сливаясь. Теченіе въковъ уменьшало постепенно привилегіи западныхъ дворянствъ, но до сего дня нисколько не

<sup>\*)</sup> Еще Сенковскій замітиль, что польскій дворянскій гербь не имість ничего общаго съ европейскимь, что онь есть чистійшая тамга азіятскимь качевниковь.



ослабило непереходимости кастовой грани. Умный, либеральный и буржуазный журналь нынёшней революціонной Франціи «Révue des deux mondes» отзывался иронически о пожалованіи Персиньи герцогомь, на томъ основаніи, какъ онъ говориль, что дворяниномъ можеть быть только тоть, кто всегда имъ быль, т. е., говоря другими словами, тоть лищь, кто происходить отъ насильцевъ французскаго народа—германскихъ сикамбровъ Хлодвига. Воть понятія Запада о дворянствѣ, такъ толково перенесенныя, съ любовью или непріязнью, многими учениками воспитательнаго періода на наше народное культурное сословіе.

Всякій знаеть, что въ Россіи никогда не существовало особой, племенной дворянской крови, которую считается грахомъ смащивать съ кровью поганца, хотя бы признаннаго великимъ человъкомъ; на нашемъ языкъ нътъ даже слова для перевода mésalliance. Старинное русское дворянство, хотя замкнутое въ продолжение нъсколькихъ въковъ, вышло почти поголовно изъ народа и никогда не рознилось съ нимъ какимъ либо ръзко-исключительнымъ сословнымъ духомъ. Нечего говорить о петровскомъ культурномъ слов, набранномъ преимущественно производствомъ сдаточныхъ въ первый офицерскій чинъ, подъячихъ и семинаристовъ въ коллежскіе ассесоры. Наше дворянство, и старое, и новое, было всегда нераздъльною частью русскаго народа, отобранною для государственной службы. Оттого наша исторія не являєть ни одного примъра розни между сословіями. Возстаніе закръпощеннаго народа, подъ предводительствомъ казацкой вольницы, было протестомъ противъ закръпощенія, а не сословною рознью. Извъстно, что крѣностное право, искажавшее два съ половиною вѣка отношенія между высщимъ общественнымъ слоемъ и народомъ, было вначалъ навязано нащимъ вотчинникамъ и помъщнкамъ насильно, противъ желанія огромнаго больщинства ихъ, какъ полицейская мъра; характеръ же дичной подневоли былъ ему приданъ лишь

въ царствованіе Петра Великаго, также безъ спросу, для установденія правильной поставки рекрутъ. Наша исторія долго не допускала естественныхъ отношеній между сословіями, не изъ политическихъ, а изъ чисто-административныхъ видовъ, для того чтобы достаточно вооружить государство противъ внѣшняго врага. Этою чертою она также отличается отъ всёхъ прочихъ. Но даже въ кръпостныя времена русское дворянство не прониклось духомъ сословнаго эгоизма, отстаивающаго, прежде всего, и бобъе всего, свои собственные интересы, въ ущербъ массамъ-что совсѣмъ не понятно для западнаго европейца. Въ послѣднее время Россія виділа рядь фактовь, совершенно невозможныхь на западъ: мировые посредники, выработавшіе практически освобожденіе кріностныхъ, были поголовно помінцики; въ пору перваго увдеченія, дворянство нікоторых в губерній само просило о снятіи съ него привилегіи; оно же невынужденно первое подало голосъ о всесословномъ уравненіи податей и т. д. Такія явленія несбыточны въ Европъ не потому, чтобы тамошнія выстія сословів были черстве сердцемь, а потому, что эти сословія составляють какъ-бы особое племя, государство въ государствъ, живущее своими особыми преданіями и поголовно воспитаны въ такомъ духів. Наше же дворянство — не отрёзанный ломоть, даже въ извёстномъ смыслъ не группа, ръзко отгороженная исторіей, а высшій слой русскаго народа. Оттого всътоки нашихъ всесословныхъ мнъній, чувствъ и увлеченій проходять безпрепятственно сверху внизъ и снизу вверхъ, не останавливаясь ни на какой перегородкъ. Понятно, что при такихъ отношеніяхъ русскій народъ не чувствуетъ нотребности въ трибунахъ и болъе въритъ въ правду мъстныхъ помъщиковъ, чъмъ въ правду людей изъ собственной среды или чиновниковъ.

Современное русское дворянство, въ своемъ духѣ и въ своей общественной задачѣ, составляетъ полнъйшую противополож-

ность прусскому юнкерству и похоже скорбе на бывшую франпузскую ценсовую буржуазію, съ тою коренною разницею, что последняя была учрежденіемъ чисто-искусственнымъ, безъ внутренняго единства, а потому несостоятельнымъ, не выдерживавшимъ потрясеній; наше же дворянство есть учрежденіе органическое, то-есть связное и наслёдственное. Оно должно оставаться такимъ еще надолго, образуя сердцевину и устой вырастающаго постепенно изъ народа русскаго сознательнаго общества, способнаго пользоваться политическими правами — потомственно или лично.

Послъ всего сказаннаго и, еще болъе, послъ всего извъстнаго каждому образованному человъку, нечего, кажется, говорить много о необходимости связи нашего политическаго культурнаго сословія съ верховной властью и между собою. Прим'єръ Франціи теперь едва ли уже соблазнить кого либо, достигшаго 21 года. Въ нашемъ же русскомъ быту, еще не вызръвшемъ и не устоявшемся, французская безсвязность, то-есть безсословность, дъйствовала бы еще во сто разъ губительне. Но никакая связность не мыслима безъ твердой сердцевины, и никакая сердцевина не мыслима у насъ покуда безъ наслъдственности, проникающей массу людей извъстнымъ единствомъ воспитанія и направленія, переносящей ихъ съ произвольной почвы личныхъ взглядовъ на почву историческую, связывающей ихъ правами и отвътственностью сословія. Политическій слой англійских в государственных в избирателей стоитъ крвпко потому, что смыкался постепенно и до сихъ поръ сомкнутъ около прочнаго ядра; французская ценсовая буржуазія, не им'ввшая центра, разсыпадась предъ горстью удичныхъ возмутителей. Намъ, русскимъ, давно отвыкщимъ отъ совокупной общественной жизни, невозможно завязать ее вновь иначе, какть въ средъ образованныхъ и уважающихъ себя сюдей, вызванныхъ изъ народной толпы воспитательнымъ періодомъ, твердо сомкнутыхъ въ сословіе.

Кром'в того, насл'едственность въ высшемъ слов нужна намъ еще въ другомъ отнощеніи-для упроченія и развитія самостоятельнаго русскаго образованія. Въ Европъ извъстная доля просвъщенія разлита во всьхъ слояхъ общества и только сгущается къ верху; тамъ оно — дъло тысячельтнее, унаслъдованное еще отъ древняго міра, на почв' котораго основались европейскія государства. У насъ, какъ заимствованное, оно сосредоточиваетя исключительно въ слов людей, принявшихъ европейскія формы; за исключеніемъ подростковъ изъ духовнаго званія, въ Россіи получаетъ порядочное образование только тотъ, для кого оно обязательно по рожденію. Распространеніе образованности идеть у насъ параллельно утолщенію сомкнутаго культурнаго слоя, удерживающаго въ своей среди всякаго, кто разъ въ него вступилъ. Безъ этого условія наука не пустила бы въ Россіи корней, какъ она не пускала ихъ въ Турціи, гдв одно поколвніе ничего не передавало другому по той причинъ, что сынъ или внукъ визпря, выпједшаго изъ носильщиковъ, самъ въ свою очередь обращался въ носильщика. Теперь этотъ порядокъ начинаетъ понемногу измѣняться даже въ Турціи: образованные турки даютъвоспитаніе своимъ д'ятямъ набираемымъ потомъ преимущественно въ государственную службу; но это значить только то, что въ царствъ султана, вопреки мусульманскимъ порядкамъ, завязывается новое потомственное дворянство на подобіе петровскаго. Въ дъйствительности, кром' ръдкихъ исключеній врод'в Ломоносова или Сперанскаго, просв'єщеннымъ челов'вкомъ становится только образованный потомокъ нъсколькихъ образованныхъ покол'вній; онъ получаетъ въ своей семь и своемъ обществъ массу знаній и исторически вызръвщихъ взглядовъ, которыхъ не можетъ дать никакой унирерситетъ. Самостоятельное и сознательное русское просвъщение созръеть только въ потомственно-просвъщенномъ русскомъ сословіи. На почвъ Западной Европы, гдъ дворянство есть каста — наука вырабатывается теперь болье среднимъ, чъмъ высшимъ классомъ; но въ Россіи ей нътъ мъста внъ узаконеннаго культурнаго слоя, въ которомъ сливаются оба сословія вмъсть.

Потомственный общественный слой значить слой привилегированный. Съ какого конца ни смотръть на вопросъ - такой привилегированный слой необходимъ для будущности Россіи, — съ одной стороны, чтобы не стать похожею на Францію, съ другойчтобы не стать похожею на Персію. Надобно только, чтобы онъ быль привилегировань правильно, сообразно современнымъ потребностямъ, а не отживщимъ видамъ петровской эпохи: чтобы ему было отведено подобающее мъсто въ государственномъ устройствъ; чтобы онъ служилъ ядромъ русской политической и общественной жизни, не захватывая ее въ свою исключительную собственность; чтобы доступъ въ него снизу былъ не затрудненъ и открывался не только лицамъ, повышающимся въ государственной службь, какъ прежде, но и другимъ культурнымъ званіямъ, постепенно размножающимся съ развитіемъ общества; чтобы ряды его раздвигались для изв'єстных разм'єровь и видовь богатства (обладающихъ самостоятельною силою независимо отъ всякаго закона) и для умственныхъ заслугъ; чтобы достойные люди изъ культурной подпочвы, которая будеть постоянно выростать между народомъ и дворянствомъ, недостигнувшіе еще потомственной привилегіи могли лично группироваться около нея; чтобы по возможности было обезпечено хорошее воспитание молодымъ покольніямь этого высшаго народнаго слоя. Затымь нужно еще, чтобы русское дворянство, въ должной мёрё, на сколько это необходимо государству и обществу, стало, какъ прежде, сословіемъ обясательно служилымъ, а не вольницей: права безъ обязанностей не ведуть ни къ чему, колють всёмъ глаза и производять только распущенность, вмѣсто того, чтобы нравственно скрѣплять людей. Въ этомъ отношеніи мы не можемъ руководиться никакимъ чужимъ примѣромъ, такъ какъ самое учрежденіе нынѣшняго русскаго дворянства, какъ привилегированнаго культурнаго слоя, есть дѣло новое въ исторіи, самородное произведеніе русской почвы, и должно развиваться изъ своихъ собственныхъ началъ; главное же изъ этихъ началъ, какъ мы знаемъ, есть начало государственной служилости.

Надобно разсмотръть отдъльно каждое изъ вышеприведенныхъ условій, что мы и постараемся сдълать въ слъдующей главъ. Но уже теперь мы считаемъ вопросъ о русскомъ дворянствъ, какъ поставила его исторія, достаточно уясненнымъ, чтобы опредълить существенныя отношенія этого учрежденія къ общему государственному строю.

Дворянскія привилегіи никогда не могутъ обратиться у насъ въ монополію, стіснительную для массы народа, — во-первыхъ, потому, что наше дворянство-не кровная и замкнутая каста, а тотъ же русскій народъ-верхній слой народа, воспитанный исторически и постоянно освъжаемый притоками снизу, мыслящій и чувствующій, во всёхъ важныхъ вопросахъ, заодно со всёмъ населеніемъ; во-вторыхъ, потому, что верховная русская власть, непоколебимая и въ полномъ значеніи всесословная, созданная исторіей, или, лучше сказать, создавщая нашу исторію на основаніи общенародныхъ цёлей, никогда недопуститъ какое либо отдёльное государственное учреждение обратиться въ независимую силу, подчиняющую общія пользы своимъ личнымъ видамъ. Съ другой же стороны, наше правительство, твердо увъренное въ дворянствъ и народъ, но не въ шаткой культурной подпочвъ, отставшей отъ одного края и не приставшей еще къ другому, — подпочвъ, заявившей о себъ въ послъдніе годы довольно дурно (какъ и должно было случиться при расшатанности общественнаго строя)— можетъ отнестись вполнѣ искренно, безъ малѣйшаго опасенія за злоупотребленіе довѣрія, только къ историческому потомственному слою, твердо съ нимъ связанному, да еще, конечно, къ купечеству. Для развитія нашего земства въ мѣстномъ и государственномъ смыслѣ, для освобожденія его отъ неусыпнаго административнаго надзора, нужно, прежде всего, чтобы оно находилось въ вѣрныхъ рукахъ. Тогда только правительство найдетъ возможность не ставить коронныхъ чиновниковъ между имъ и собою. Въ этомъ отношеніи также, независимо отъ прочихъ потребностей, всякому образованному русскому должно быть желательно, чтобы нашъ культурный слой занялъ подобающее ему мѣсто.

Современная монархія, нравамъ которой неизвъстно преобладаніе чисто-аристократических началь, можеть обезпечить себя только подобнымъ учреждениемъ — наслъдственнымъ и сомкнутымъ образованнымъ общественнымъ слоемъ, доступнымъ снизу притоку созрѣвающихъ силъ. Никакія искусственныя учрежденія не равняются въ прочности съ этимъ, потому что народъ не можеть имъть побужденій возставать противь своей же собственной организованной нравственной и умственной силы, не замкнутой снизу, следовательно всегда верно выражающей современное состояніе массы; честолюбивымъ людямъ низшихъ слоевъ гораздо выгоднъе вступить въ привилегированный классъ, чъмъ бороться противъ привилегіи. Съ другой стороны, такой высшій слой, устроенный сословно, связывается теснейшими узами съ верховною властью, составляеть не только ея опору, но продолжение ея самой, образуеть ея тъло и члены. Можно думать что русское петровское дворянство составляеть позднъйшее и полнъйшее выраженіе искомой формы современной не-феодальной монархіи, --- явленіе, способное удовлетворить въ одинаковой степени потребностямъ государственнаго порядка и народнаго развитія.

## ГЛАВА IV.

Взгляды людей такъ случайны и разнообразны, что добиваться общаго, безусловнаго согласія на какую нибудь истину было бы пустою затбею. Самая простая истина-та, что земля кругла и въ полюсахъ сжата — встрътила бы ръшительный отпоръ со стороны нъсколькихъ милліоновъ старообрядцевъ, составляющихъ едва ли не самую развитую часть русскаго простонародья, полагающихъ, что земля есть плоскій кругъ, въ серединъ котораго стоить Іерусалимь; многіе изъ нащихъ развитыхъ людей выставили бы, въ другомъ порядкъ мыслей, положенія еще своеобразнъе центральности Іерусалима. Тъмъ не менъе мы убъждены, что, еслибъ можно было допытаться настоящаго русскаго мнѣнія въ текущее время, -- мнънія на газетнаго, не чиновничьяго, не университетскаго, а мижнія русских влюдей культурнаго слоя, живущихъ въ нёкоторой связи съ почвою, —о томъ, что всего нужнёе Россіи, больщинство отв'язало бы не колебаясь, хотя, разум'я втся, каждый своими словами: сосредоточеніе. У насъ накопилось достаточно развитыхъ умственныхъ силъ, чтобы сложить ихъ въ политическое сословіе; но ихъ вовсе не достаточно для того, чтобы заквасить ими русскую всесословность на американскій образець, какъ имълось, кажется, въ виду въ началъ реформъ. Растворяя свой культурный капиталь, нажитыйсь такимь трудомь, въ восьмидесятимилліонной массъ, мы уподобились хозянну, вливающему бочку вина въ прудъ, въ надеждъ улучшить вкусъ воды: при этомъ и вино пропало, и вода осталась по прежнему водою. Но

вышло еще то, что въ этомъ растворѣ завелись зловреднѣйшіе гады, которыхъ прежде не было, проповѣдники всякихъ нелѣпицъ, люди, ставящіе себѣ задачею не развивать, а мутить обще-народный строй, оставшійся безъ присмотра и мѣстныхъ руководителей, что явствуетъ изъ политическихъ процессовъ ставшихъ повторяться почти ежегодно. Какъ всегда бываетъ при внезаиномъ смѣшеніи общественныхъ положеній, одни, сверху, или бросили все, или же стали популярничать въ самомъ фальшивомъ тонѣ; другіе, снизу, нашли возможность пріобрѣтать на опустѣлой почвѣ вліяніе, для котораго они еще вовсе не готовы, и пользоваться имъ для цѣлей, иногда очень вредныхъ. Наша всесословность не сложилась и никогда не сложится такимъ путемъ; но образованное общество разсыпалось.

Легенда о пучкъ стрълъ скифскаго царя можетъ служить девизомъ къ нашему современному вопросу. Сосредоточить образованное общество въ связное сословіе, сомкнуть его вокругъ твердаго ядра—вотъ русская задача текущаго времени, безъ осуществленія которой намъ нечето разсчитывать на будущее.

Ядро это, очевидно — дворянство, ничего другого у насъ нѣтъ. Кругъ его дѣятельности, мѣсто его въ общегосударственномъ и народномъ строѣ очерчивается ясно, конечно не въ подробностяхъ и не въ прямомъ приложеніи къ практикѣ, что требуетъ предварительнаго и серьознаго обсужденія вопросовъ между властью и самими земскими людьми. Мы считаемъ возможнымъ обсуждать печатно лишь то, чего должно желать, а не пріемовъ, посредствомъ которыхъ можно осуществить желаемое помимо людей, прямо стоящихъ у дѣла: иначе мы провинились бы передъ читателями тѣми же именно словопреніями, которыми больна наша нынѣшняя печать, или, правильнѣе сказать, нашъ нынѣшній общественный строй, отражаемый печатью. Сущность же самой задачи мы считаемъ неподлежащею сомнѣнію.

По нашему понятію, русское дворянство не можеть быть признано, въ виду близкаго будущаго, всею умственною силою Россіиспособною пользоваться политическими правами; но оно несомнънно должно стать законнымъ средоточіемъ и устоемъ всей этой силы. Другими словами: внъ дворянства у насъ существуютъ, въ настоящую пору, люди, отчасти сгруппированные между собою, отчасти разбросанные, способные къ политической жизни и обладающіе вліяніемъ въ своей средь, безъ которыхъ земскій строй не будетъ върнымъ отражениемъ дъйствительности, опять уклонится отъ всероссійской правды; но эти группы и эти несвязныя личности далеко еще не довольно самостоятельны, чтобы представлять что нибудь отъ своего лица и званія; имъ можеть быть предоставлено лишь право лично пользоваться земскими правами дворянства, вступать въ кругъ его земской деятельности, при определенныхъ условіяхъ, пока они имъ удовлетворяютъ. Всѣ эти групны и лица выражають собой не русскій созрѣвшій историческій слой, образующій насл'ядственную силу государства, а только свою особу или свое случайное, часто преходящее экономическое положеніе; потому и участіе ихъ въ общественномъ (конечно не сельскомъ) самоуправленіи можеть быть только личное, истекающее или изъ высокаго ценса, или изъ довърія къ нимъ мъстнаго дворянства, открывающаго имъ доступъ въ свои ряды. Затъмъ, у насъ существують еще особыя мъстности, въ которыхъ преобладающее вліяніе принадлежить по закону и здравому смыслу, не дворянству, а владельцамъ капиталовъ, домовъ и лавокъ, -- города. Очевидно, что эти мъстности съ своими дъятелями должны имъть въ земскихъ делахъ голосъ по праву, независимо отъ чьего либо. усмотрѣнія. Можно думать, что всѣ значительные города было бы гораздо удобнъе отдълить отъ уъзда въ особую земскую единицу.

Единственная группа людей внѣ дворянства, обладающая у

насъ самостоятельнымъ значеніемъ, а потому им'єющая несомнътое право голоса въ общихъ дълахъ, это - купечество. Изо всъхъ общественныхъ группъ, наше купечество — самая связная, наиболъе способная отстаивать свои сборныя выгоды, какъ она постоянно доказывала. Со всёмъ тёмъ, нельзя назвать русское купечество сословіемъ въ западномъ смысл'є: до сихъ поръ оно не могло сложиться въ кръпкое сословіе, такъ какъ наши купцы, невольно покоряясь историческому складу русскаго общества, или постепенно переходили въ дворянство, или же разорялись и вновь утопали въ народъ. Если же изъ купцовъ не выработалось сословія до сихъ поръ, то уже не выработается никогда; теперь въ немъ нътъ больше надобности. Въ кастовомъ западномъ дворянствъ нужны были законы Людовика XIV, оказавшіеся вдобавокъ безсильными по противоръчно правамъ, о дозволении дворянину заниматься торговлею, не роняя своего достоинства. Въ нашемъ народномъ дворянствъ это понимается само собою. Ничто не мъшаетъ богатому русскому купцу и его потомкамъ увъковъчить свою фирму, ставъ дворянами. Напротивъ, такимъ образомъ только и сложится въ Россіи дъйствительно сильное купечество. Англійское и голландское потомственное купечество большихъ до мовъ давно считается частью мъстной аристократіи. То же было въ Италіи, гдь, напримьръ, знаменитый банкирскій домъ Торлонія носиль герцогскій титуль не переставая держать банкъ. Въ Европъ торговая аристократія существуетъ безъ привилегін, въ силу своего наслъдственнаго богатства; но у насъ укоренились другія условія: русскій привилегорованный слой, составляющій учрежденіе чисто-общественное, долженъ открываться всякой общественной силь, упрочивающей себя наслыдственно. Потому въ Россіи следовало бы облегчить по возможности переходь въ дворянство крупнымъ купцамъ, остающимся купцами. По нашему мнънію, было бы совершенно согласнымъ съ современными по-

требностями предоставить имъ право просить о возведеніи въ дворянство дътей, обезпеченныхъ значительною недвижимою собственностью; почетныхъ же гражданъ владъющихъ капиталомъ определенной величины, сравнять съ дворянами во всёхъ правахъ. Такимъ образомъ, богатое купечество наслъдственное перейдеть всецьло въ привилегированный слой общества, какъ и следуеть по духу этого учрежденія; внё русскаго высшаго класса останется только мелкое купечество, и теперь ни чъмъ не отличающееся отъ народа, да люди, лично нажившіе себ'в состояніе. Потому о нынъщнемъ русскомъ купечествъ слъдуетъ говорить какъ объ лицахъ, а не какъ о сословіи. Лица эти, какъ члены общественнаго самоуправленія, властвують и должны властвовать въ торговыхъ городахъ, по естественному закону; тамъ ихъ главная сила, оттуда они могуть заявлять въ земскія собранія о своихъ сборныхъ нуждахъ и цёляхъ. Купцы, разсёянные въ уёздахъ, не многочисленны, по образованію стоять въ итог' гораздо ниже дворянъ и пользуются значеніемъ только при большомъ состояніи; такое состояніе — наприм'єръ, цінная фабрика — должно, конечно, давать имъ личный доступъ въ земское дворянское самоуправленіе. Вобще же голый капиталь, какъ сила чисто-вещественная, долженъ и цъниться въ общественномъ смыслътолько съ вещественной стороны, сообразно своей величинь. Въ этомъ отношени, для распредъленія нашихъ купцовъ на общественные разряды нужно прежде всего опредёлить величину ихъ капиталовъ подоходнымъ налогамъ. Запись въ гильдіи, какъ всякому изв'єстно, инчего не выражаетъ. Никто не сомнъвается въ наилучшемъ русскомъ дух'в нашего купечества, въ его практичности, въ его близкомъ знакомствъ съ народомъ; но потомственныхъ купцовъ у насъ еще мало, и въ будущемъ имъ гораздо выгоднъе перейти въ высшее сословіе, оставаясь купцами, чёмъ завязывать новое; уровень образованія остальных очень не великъ, а потому нътъ возможности признавать за ними общественное значение иначе, какъ по дъйствительной силъ—по богатству, то есть по ценсу, во много кратъ высшему дворянскаго.

Изъ остальныхъ общественныхъ званій только люди умственнаго труда, каковы ученые, писатели и т. п., рожденные внъ дворянства, могуть, смотря по степени своихъ заслугь, пользоваться правомъ и способностью участвовать въ общественномъ самоуправленіи. Число такихъ лицъ будеть у насъ постепенно возрастать съ развитіемъ общества. Хотя русское дворянство, по самому своему учрежденію, раздвигаетъ ряды для силъ, подростающихъ снизу, ио доступъ въ него долженъ все-таки подлежать серьезнымъ условіямъ: иначе оно скоро перестанетъ быть дворянствомъ даже върусскомъ смыслъ. Внъ его и подънимъ, въ нашемъ растущемъ обществъ, особенно со временемъ, окажется не мало образованныхъ и достойныхъ людей, которыхъ ни въ какомъ случав не следуетъ отталкивать въ ряды недовольныхъ, лишаясь вивств съ твиъ ихъ услугъ. Съ другой стороны, статистика доказываеть, что сословія, насл'єдственно-пользующіяся благосостояніемъ, размножаются туго и чрезъ нівкоторый срокъ, безъ подновленія, даже сокращаются въ числѣ \*). Въ обоихъ направленіяхъ разростаясь и подновляясь, наше привлегированное культурное сословіе будеть посл'ядовательно пополняться притоками культурной подпочвы, выростающей понемногу изъ народа и служащей высшему классу какъ-бы питомникомъ. Нельзя, стало быть, не обратить вниманія на эту подпочву: незначительная покуда'

<sup>\*)</sup> Существуеть, напримёрь, замёчательный факть: англичане, первоначально населившіе Сіверную Америку, славившіеся прежде плодовитостью, нынё, упрочивь свое благосостояніе, стали производить мало потомковь, между тёмь какъ голодные нёмцы, льющіеся теперь цёлымъ потокомъ на благодатную американскую почву, плодятся въ такой степени, что эта несоразмёрность въ размноженія двухъ породъ заставляеть призадумываться многихъ въ Соединенныхъ Штатахъ.



она разростется со временемъ. Надобно согласить серьезность условій, полагаемых для вступленія въ потомственное дворянство, съ потребностью открыть должный просторъ созръвшимъ личностямъ изъ низшихъ слоевъ, не достигнувшимъ еще этого званія, что зависить чаще оть удачи, чёмь оть личных вкачествь. По духу своего учрежденія, русское дворянство должно быть открыто образованнымъ родамъ, преемственно образованнымъ покольніямь, а не каждому образованному человьку не отворяются даже двери ценсовой европейской буржуазіи, если опъ не удовлетворяетъ амироди условіямъ. Но для людей средияго состоянія, заслужившихъ можеть существовать, по нашему мнфнію, другое право, жалуемое правительствомъ лицу не наслъдственно, — право личнаго дворянства, не въ нынъщнемъ его значеніи, а съ полнымъ приравненіемъ ко всёмъ политическимъ и другимъ дворянскимъ правамъ пожизненно. Это милость можетъ быть даруема по представленію соотв'єтствующих в начальств в или земских в управленій, конечио, при опредъленныхъ условіяхъ. Она станетъ, напримъръ, достойнымъ увѣнчаніемъ хорошей службы при отставкѣ и введеть въ земство многихъ опытныхъ и способныхъ дъловыхъ людей, большинство которыхъ, несомнънно, находится у насъ въ администраціи; она же откроетъ доступъ въ политическое сословіе людямъ, пріобр'явщимъ изв'ястность вн'я службы. Ничто не м'яшаетъ постановить закономъ, что два или три поколънія такого личнаго дворянства дають званіе дворянства потомственнаго. При развивающемся у насъ уравненіи гражданскихъ (не-политическихъ) правъ, личное дворянство по закону, нынъ дъйствующему, можеть быть вовсе отменено.

Кром' того, было бы разумно и справедливо предоставить м'стному дворянству каждаго у'зда допускать въ свою среду, также лично, людей непривилегированнаго званія, которыхъ оно

признаетъ полезными общественными дъятелями. Мы разсмотримъ этотъ вопросъ далъе, покуда же упомянули объ немъ лишъ для полноты. Также точно мы полагаемъ нужнымъ оговориться немедленно, предоставляя себъ войти въ подробности предмета ниже, что мы считали бы безправіемъ (надъемся вмъстъ съ громаднымъ большинствомъ читателей) произвольное обложеніе высшимъ сословіемъ низшаго — деньгами или работою для земскихъ потребностей — безъ согласія облагаемыхъ: въ этомъ послъднемъ отношеніи всъ равны. Съ вышеприведенными оговорками о купечествъ, о личномъ дворянствъ и о правъ обложенія, мы считаемъ первою современною потребностью сосредоточеніе всего земскаго самоуправленія въ рукахъ дворянства, отрицая всякую мысль о всесословности въ современной Россіи, какъ вопіющую, сочиненную и опасную ложь противъ русской дъйствительности.

Въ самодъятельномъ обществъ доступъ въ полноправное потомственное сословіе не можеть, очевидно, ограничиваться тіми же условіями, какія были постановлены для общества, вся дізятельность котораго поглощалась государственною службою. Нашъ привилегированный слой тогда только оправдаеть вполнъ смыслъ своего учрежденія, когда будеть выражать собою несомнінную общественную правду, когда онъ свяжетъ въ одно цълое, безъ изъятія, всѣ живыя, вліятельныя, упроченныя силы русской земли. Такой правды невозможно достигнуть въ отношеніи къ лицамъ, но она легко достижима въ отношении къ общественнымъ положеніямъ. Но прежде всего надобно установить правильно, согласно съ нравами и понятіями настоящаго времени, ту ступень государственной службы, которая открываетъ лицу доступъ въ нотомственное дворянство; это необходимо потому, что служебное право останется у насъ еще надолго общимъ мъриломъ къ которому будеть пригоняться оцінка всёхъ прочихь положеній; не совсёмъ вёрный взглядъ на значение служебныхъ степеней

новедеть за собою неправильность и въ другихъ отношеніяхъ. Мы думаемъ, что такое опредъление не должно быть произвольнымъ. Законъ Петра Великаго, предоставлявтий право дворянства всёмъ сдаточнымъ произведеннымъ въ первый офицерскій чинь, и всёмь подъячимь, добившимся коллежского ассесора, соответствоваль, можеть быть (даже вероятно соответствоваль), потребностямъ того времени, когда Россія усвояла одни внѣшніе пріемы цивилизацін; теперь онъ, очевидно, не соотв'єтствоваль бы общему дворянскому уровню Законъ прошлаго царствованія, дъйствующій понынъ, соединившій дворянскія права съ чиномъ полковника и IV классомъ гражданской службы, очевидно, слишкомъ треб вателенъ. Въ концъ воспитательнаго періода государственная мысль, на которой Петръ Великій основаль учрежденіе новаго дворянства, стала уже утрачиваться, слишкомъ многіе начали смотр'єть на русское благородное сословіе западными глазами и думали принести ему пользу, туго замыкая его снизу. Въ теоріи не трудно опредёлить точную черту, отграничивающую людей, доросшихъ на государственной службъ до правъ наслъдственности, отъ слоя общественныхъ подростковъ, еще не обозначившихся. Это - люди, ставшіе на такую ступень, которая обезпечиваеть ихъ детямъ и внукамъ общественное положение и вероятность высшаго образованія, кром' каких либо непредвидимыхъ случайностей, -- люди, упрочившіе въ изв'єстной м'єр'є положеніе не только свое, но своего потомства. При нынѣшней потребности образованія, трудно думать, чтобы діти какого инбудь судьи, прокурора, совътника палаты, начальника отдъленія впали опять въ слой разночинцевъ. Вследствіе того, въ отношеніи къ гражданской службь можно сказать, что обезпечение положения начинается у насъ съ переходомъ изъ чисто-канцелярской работы въ должность съ правомъ голоса, съ личнымъ значеніемъ въ своей средв. Военная служба совсвив иное двло Это. — вопросъ такой

важности, что неправильная постановка его, при нынъщнемъ положеніи Европы, можеть разомъ обратить въ ничто-не только все совершенное въ наше время, но даже все совершенное Петромъ Великимъ и Алексвемъ Михайловичемъ. Съ войною теперь шутить нельзя. Еще великій республиканецъ Вашингтонъ говориль, что армія, въ которой корпусь офицеровь состоить не изъ джентльменовъ, никуда не годится. Желательно, чтобы въ русской арміи было какъ можно меньше річи о чині, дарующемъ дворяпскія права, чтобы наши офицеры въ этомъ чинъ не нуждались. Мы посвятимъ особую главу отношенію дворянства къ арміи. Но какъ бываютъ личныя заслуги и какъ въ нашемъ обществъ оказывается и теперь уже небольщое число довольно образованныхъ подростковъ не изъ дворянъ, которыхъ всесословная повинность поставить въ ряды армін, то зам'втимъ по отому поводу, что въ дореволюціонномъ французскомъ войскі чинъ капитана даваль дворянство; наше культурное сословіе не можеть быть требовательные кастоваго дворянства, происходящаго отъ татуированныхъ сикамбровъ.

Съ установкою точныхъ, соотвътствующихъ общественной дъйствительности отношеній государственной службы къ правамъ потомственнаго дворянства, облегчится правильная оцънка положеній и въ другихъ отрасляхъ дъятельности. Не принимая на себя обсужденія размъра уславій, открывающихъ двери привилегированнаго сословія, мы полагаемъ, что самая очевидностъ указываетъ на два вида такихъ условій: на крупное недвижимое имущество и на видную общественную заслугу.

Облеченное политическимъ полноправіемъ культурное сословіе, оставляющее внѣ себя силу богатства, будетъ неправдою и никогда не упрочится. Но нельзя также упускать изъ виду, что привилегированный наслѣдственный слой представляетъ собою не итогъ лицъ, а итогъ родовъ, и что вступленіе въ него должно

быть обезпечено по праву только одному упроченному, а не случайному положенію: иначе каждый игрокъ, разбогать вшій во вторникъ и разорившійся въ четвергъ, становился бы дворяниномъ. Упроченнымъ же состояніемъ можеть называться лишь состояніе Кром'в того, имущество, облекающее своего наслъдственное. владельца новыми правами, должно быть непремённо значительнымъ, хотя не огромнымъ, во всякомъ случав выше средняго уровня дворянскихъ состояній. Между правами родовыми и благопріобр'єтенными лежить огромная разница, — разница культурнаго развитія ніскольких преемственных поколіній, предполагаемаго первыми, и случайности, доставляющей иногда богатство мало развитому человеку; ихъ нельзя мерить однимъ аршиномъ. Потому намъ кажется справедливымъ, чтобы значительное недвижимое имущество открывало доступъ въ потомственное дворянство-не лицу, пріобрѣвшему это имущество, а его прямому наследнику; въ такомъ случае будетъ гораздо боле обезпечено соотвътствующее воспитание новаго дворянина. Конечно, возвышение въ дворянство, исходящее отъ верховной власти, не можеть ни въ какомъ случав быть правомъ какого бы то ни было богатства; но мы думаемъ, что наслъдственное богатство должно давать у насъ право просить о причисленіи къ привилегированному сословію.

Награда дворянскимъ званіемъ внѣ государственной службы, за очевидныя заслуги передъ обществомъ, можетъ быть только милостью верховной власти. Смѣемъ думать, однакожъ, что тамъ гдѣ одно только привилегированное сословіе облечено политическими правами, такой наградѣ прилично являться не въ видѣ случайнаго и рѣдкаго исключенія, каково было пожалованіе Минина думнымъ дворянствомъ въ XVII вѣкѣ. Въ развитомъ обществѣ всегда найдется нѣкоторое число лицъ, не добившихся, даже не искавшихъ оффиціальныхъ почестей и богатства, но за-

служимнихъ извъстность и общее уважение своими трудами, достойныхъ примкнуть къ высшему сословию своего отечества.

Присовокупляя къ этимъ двумъ путямъ вступленія въ потомственное дворянство внѣ государственной службы еще третій, упомянутый выше—пріобрѣтаемый двумя или тремя поколѣніями личнаго дворянства, мы не видимъ уже никакой живой общественной силы, которая не могла бы добиться своего признанія. Нынѣйшнее дворянство, восшитанное исторически, послѣдовательно пополняемое и освѣжаемое такими притоками, привлекающее вдобавокъ лично въ свою среду достойныхъ людей изъ низшихъ сословій по собственному выбору или вслѣдствіе пожалованія ихъ правительствомъ въ званіе личныхъ дворянъ, будетъ въ точности представлять дѣйствительную нравственную силу русской земли, составляя въ то же время сословіе охранительное, тѣсно связанное съ престоломъ и между собою.

Самоуправленіе станеть въ Россіи положительным доплома, способнымъ къ дъйствительному развитію, тогда лишь, когда оно перейдеть въ руки дворянства и крупнаго купечества на вышеприведенныхъ условіяхъ. Но дворянство наше многочисленно и по духу учрежденія должно быть многочисленнымъ, какъ сословіе служилое, удовлетворяющее всёмъ потребностямъ государственной службы, военной и гражданской; мелкое дворянство, посвящающее себя военному делу, какъ въ Пруссіи, совершенно необходимо для армін. Потому обязанности нашего дворянства заключаются далеко не въ одной только земской службъ, не смотря на ея важность. Кром'в того, все у вздное дворянство поголовно не можеть вести земскаго діла; собранія его стали бы похожими на сеймики польской шляхты. По этой причинъ у насъ давно уже быль введень дворянскій ценсь, предоставлявшій избирательное право. Какъ извъстно, ценсъ этотъ равнялся владънію ста ревизскими душами; нынъ можно его положить въ 1,000 р. дохола.

Землевладъльцы съ меньшими участками почти лишены возможности правильно обработывать свою землю при нынъщнихъ условіяхъ, не становясь лично рабочими. Съ установленіемъ прочнаго кредита, для крестьянского земледёлія, они будуть, къ своей же выгодъ, постепенно вытъсняться последнимъ и станутъ жить капиталомъ, службой или умственнымъ трудомъ. Для кастоваго дворянства обезземеленіе почти равняется уничтоженію: русское привилегированное званіе, достающееся въ удёль наслёдственному образованію, удовлетворительно уживается съ нимъ. Такимъ образомъ земское самоуправленіе, то-есть избирательное право, будеть находиться въ рукахъ ценсоваго дворянства, въ которое надобно также включить по праву, независимо отъ ценса, извъстныя званія, заявляющія о качеств'в челов'єка: значительнів чинь и высокую ученую степень, если ученый - дворянинъ, потомственный или личный. Съ передачею избирательнаго права въ надежныя руки, нечего будеть заботиться о качествъ избираемыхъ, последнихъ подъ указную мерку. Хорошіе хорошихъ избранныхъ. Когда земское ратели ручаются aуправленіе станеть у нась доломи, когда на этой почві разь свяжутся культурныя русскія силы, тогда все у насъ постепенно обратиться въ дъло-и общественное мнъніе и печать, и даже акпіонерныя компанія.

Ясно очерченное положеніе въ общественномъ устройствѣ ведетъ къ яснымъ же послѣдствіямъ, необходимо истекающимъ изъданной постановки дѣла. Вопросъ о передачѣ самоуправленія въ руки культурнаго сословія, то-есть о признаніи русской дѣйствительности тѣмъ, что она есть, содержитъ въ себѣ, въ главныхъ чертахъ, опредѣленіе дѣятельности этого самоуправленія, еслибъ оно состоялось. Вслѣдствіе того, не принимая на себя права давать совѣты власти, мы считаемъ возможнымъ выяснить теперь же эти главныя черты.

Первое дело состоить, очевидно, въ признаніи правильно устроеннаго земства прямымъ звеномъ государственной власти, мъстнымъ ея орудіемъ, съ отграниченіемъ земской діятельности отъ чисто административной не въ сущности, а только въ степени, въ последовательности инстанцій. Мы поставили этоть вопросъ первымъ не потому только, что онъ дъйствительно основной, но еще потому, что въ последне время у насъ не разъ заявлялись мньнія, со стороны опытныхъ и умныхъ дюдей, объ удучшеніи нынвшняго мъстнаго управленія уравновыщеніемь этихь двухь силь, посредствомъ не раздёленія, а напротивъ смішенія чисто-правительственной и земской діятельности. Мы же полагаемъ (признаемся даже, не понимаемъ, какъ можно полагать иначе), что чистосердечіе и ръшительность земскаго самоуправленія возможны только при несомнънной ясности правъ, при полной отграниченности круга действій отъ коронной администраціи, за которою оставалось бы значение высшей инстанціи и наблюдение надъ законностью его действій. Какую ступень администраціи и въ какой мере облечь правомъ наблюденія и приговора — это дело правительства; учрежденіе административных судовъ подвідомственныхъ правительствующему сенату, представляется дучшимъ нъ тому средствомъ; но самая задача двухъ видовъ власти, государственной и земской, отлична въ основаніи, а потому он'в доджны быть строго разграничены на всемъ пространстве государства Отказываясь отъ мёстнаго хозяйничанья и отдавая его въ руки земцевъ, правительство признало последнихъ состоятельнее въ этомъ отношеніи своихъ дичныхъ чиновниковъ. Но не въ одномъ хозяйствь, а вообще во всьхъ отправленіяхъ убядной жизни хорошіе и образованные м'єстные д'єятели не только бол'є знакомы съ нуждами управляемыхъ и более внимательны къ нимъ, но даже въ чисто-правительственныхъ видахъ они гораздо благонадежне мелкихъ чиновниковъ, изъ которыхъ составляется нынёшняя уёзд-

ная власть; заслуживать полнаго довърія правительства можеть или тщательно-выбранное, следственно высшее лицо, или же събздъ дворянства, а не вицъ-мундирный фракъ, облекающій кого бы то ни было. Потому, когда самоуправление поступить въ руки совершенно надежныхъ, связныхъ и образованныхъ дюдей, такихъ людей, которыхъ правительство будетъ въ правъ считать своими, то свыше, въроятно, не затруднятся расширить кругъ ихъ дъятельности, передать вполнъ уъздное управление ихъ завъдыванію — такъ какъ мелкое поземельное д'яленіе, называемое убздомъ, лишено всякаго политическаго значенія. Земскіе люди, поставленные въ надлежащее положение, могутъ лучше присмотръть за мъстною полиціей, за тюрьмой, за неблагонадежными (даже политически) людьми, за сборомъ податей, чъмъ чиновники, набираемые ивъ самаго низшаго административнаго состава; но они не могуть быть оффиціальными сов'втниками губернской власти, по желанію нікоторыхь, такъ какь она есть орудіе власти верховной, пресл'вдующей обще-государственную пользу, которую нельзя отдавать на обсуждение местных вемствъ. Это значило бы подчинять высшія ціли, единыя для всей имперіи, взглядамъ людей каждой области отдівльно. Московскіе цари сов'єтовались съ земскимъ соборомъ, выражавшимъ всероссійское мнъніе, что совствить иное дъло-съ объихъ сторонъ единство было соблюдено. Въ мъстномъ же земствъ это не такъ. Между мистными властими — правительственною и земскою — лежить та существенная разница, что первая служить государственнымъ потребностямъ, господствующимъ надъ мѣстными; она принимаеть последнія во вниманіе только по мер'в возможности, между тымь какь для второй существують лишь эти мыстныя потребности. Объ онъ могутъ и должны дъйствовать согласно, но почти всегда съ подчинениемъ взглядовъ второй взгляду первой, а потому онъ несоизмъримы между собою. Никакое, даже конституціонное, правительство не можетъ поступиться правомъ держать въ областяхъ государственную власть, какъ бы ни были широки права земства, исключительно въ своихъ рукахъ, безъ противовъса и земскихъ совътниковъ съ правомъ голоса; оно не можеть отвазаться оть обязанности наблюдать за дъйствіями земства съ высоты, не становясь на одинъ съ нимъ уровень; оно не должно быть прямо замъщано въ земскія распоряженія, чтобы сохранять свободу отмінить каждое изъ нихъ, противорівчащее общимъ видамъ государства. Потому правительственнымъ органамъ следуетъ стоять совершенно отдельно и выше. Съ другой стороны, земству нътъ никакой выгоды сочетаться съ оффиціальною мъстною властью въ нъчто общее, какъ-бы среднее: такое сочетаніе открыло бы доступъ вмінательству администраціи во всь земскія дъла безъ исключенія, въ вознагражденіе за слабое вмінательство земства въ діла административныя. Сожительство глинянаго горшка съ желъзнымъ опасно, конечно не послъднему. И для государственной, и для земской власти гораздо выгоднье дыйствовать въ своемъ отграниченномъ кругь: тогда каждая отвъчаетъ за себя и самостоятельно пользуется своими правами. Самый естественный, способъ разграниченія этихъ двухъ властей состоить въ локолизаціи второй, въ передачь земству убяднаго управленія всецьло, за исключеніемъ спеціальныхъ частей, которыя правительство сочтеть нужнымь удержать за собою, какъ напримфрь-казначейство. Тогда земская и административная двятельность будуть разграничены между собою совершенно ясно по инстанціямъ. Съ образованіемъ вполн'я надежнаго земства, вмінательство администраціи въ его діла должно было бы ограничиваться четырьмя способами дъйствія: надворомъ за точнымъ исполненіемъ правительственныхъ распоряженій, утвержденіемъ или назначеніемъ доджностныхъ лицъ изъ мъстныхъ жителей, преследованіемъ виновныхъ судомъ и пріостановкою меръ,

несогласныхъ съ правительственными видами, до ръшенія административнаго суда или высшей власти, какъ будетъ установлено. Для наблюденія за дъйствіями земства, если это признается нужнымъ, достаточно держать въ уъздъ одного короннаго чиновника съ правомъ протеста на каждое незаконное распоряженіе; затъмънътъ надобности подвергать всъ прочія, неопротестованныя распоряженія никакому предварительному разсмотрънію.

Если средоточіемъ земскаго самоуправленія станетъ ценсовое дворянство, то правительство будеть относиться къ нему, безъ мальйшаго сомнымія, съ такимъ же полнымъ довыріемъ, съ какимъ оно относится къ собственнымъ чиновникамъ. Русское дворянство есть и должно быть прежде всего сословіемъ служилымъ. Измѣленіе этого порядка, не только въ основаніи, но и на практикъ, вовсе не желательно; мы далеко не выиграемъ, если значительное число дворянъ съ ранней молодости посвятитъ себя земскому дѣлу, не пройдя предварительному чрезъ государственную службу-не въ видъ обязательной повинности, а по доброй воль, сльдуя примъру отцовъ. Дворянинъ, прослужившій нъкоторый срокь и возвращающійся въ свое пом'єсть в между тридцатью и сорока годами жизни, прівзжаеть домой челов'якомъ опытнымъ, несравненно болъе развитымъ умомъ и характеромъ, чъмъ его сосъдъ, навъки засъвшій въ захолустью, или покидавщій его только для собственнаго развлеченія; черезъ два-три года первый пойметь даже земское дёло лучше, внесеть въ него больше силы и жизни, чъмъ лицо, просидъвшее на немъ весь свой въкъ безъ всякой другой практики. Съ сохраненіемъ всеобщей служилости, какъ кореннаго дворянскаго обычая, нарушение котораго противоръчило бы нравамъ (что вподнъ въ волъ провительства), члены ценсоваго дворянства, служащіе и отставные, останутся вь глазахъ верховной власти тъми же офицерами и чиновниками какъ прочіе; но притомъ они будутъ еще мъстными дворянамиизбирателями, значить — вдвойнѣ своими людьми для власти. Болѣе видное чѣмъ теперь положеніе дворянства соберетъ разсѣявшихся, дастъ всему сословію иныя, болѣе связныя привычки; сословіе станетъ властнымъ надъ своими членами. Жедательно, чтобы въ Россіи завелся всеобщій обычай (созданіе котораго также совершенно зависитъ отъ правительства), чтобы всѣ ценсовые дворяне, гдѣ бы они ни находились, возвращались временно на родину и были бы для того по закону увольняемы въ отпускъ изъ службы, къ трехлѣтнимъ выборамъ; чтобы каждый государственный сановникъ, каждый министръ являлся къ этимъ выборамъ и садился на скамьѣ избирателей своего уѣзда на ряду съ прочими. Въ серьозной постановкѣ земскаго дѣла—вся будущность Россіи; нельзя останавливаться ни передъ какими усиліями, чтобы, наконецъ, двинуть его.

Первымъ правомъ ценсоваго дворянства, облеченнаго довъріемъ свыше, должно быть право-судить самостоятельно о достоинствъ и способности каждаго изъ своихъ членовъ-и ирирожденнаго, и вновь вступающаго въ его ряды, потомственно или лично, и избираемаго въ земскія дожности, безъ всякой указной, навязанной со стороны мёрки, за исключениемъ, конечно, тъхъ случаевъ, когда права лица ограничены судебнымъ приговоромъ. Правительство, безъ сомнънія, оставить за собой утвержденіе выборовъ на высшія земскія должности; можетъ быть, оно удержить также право прямого назначенія изв'єстныхь ему м'єстныхъ жителей на некоторыя изъ этихъ должностей. Такой двойной контроль будеть весьма достаточнымъ. Но затъмъ земское дъло станетъ вполнъ живымъ дъломъ тогда лишь, когда мъстные избиратели станутъ единственными судьями вопроса о томъ, кто васлуживаетъ или не заслуживаетъ, независимо отъ своего общественнаго положенія, стоять въ ихъ рядахъ, когда за ними признается неотъемлемое право принять въ свою среду или избрать

на полжность всякаго достойнаго, какого бы онъ званія ни быль, и въ тоже время исключить изъ нея всякаго недостойнаго, также кто бы онъ ни былъ. Ценсовое дворянское избирательство -- не всенародная подача голосовъ, даже не разношерстная французская буржуавія тридцатыхъ годовъ; оно будеть состоять изъ отборныхъ людей, а потому должно быть тёсно сплочено между собою и отвътственно передъ правительствомъ и мнъніемъ Россіи за свои совокупныя действія, стало быть за каждаго изъ своихъ членовъ. Существенное ручательство за избираемыхъ заключается не во внъшнихъ, совершенно неуловимыхъ признакахъ, а въ качестві и свободі дійствій избирателей; при такомъ только условіи они будуть въ состояніи принять на себя полную отвътственность за все совершаемое. Изъ русскаго народа выдаются по-временамъ такія увидительныя личности, что иной содержатель постоялаго двора можеть стать превосходнымь земскимъ дъятелемъ. Въдь примутъ же его въ дворянское собраніе по ценсу, если онъ станетъ купцомъ и наживетъ милліонъ, -- а достоинство человъка нельзя мърить однимъ искусствомъ наживать деньги. Судьями этого достоинства должны быть избиратели. Также точно никакое пышное общественное положение не ручается за качества человъка, а потому избиратели должны имъть возможность очистить свою среду отъ лица, смущающаго или роняющаго ее, даже просто отъ лица, последовательно отъ нея отстраняющагося, выказывающаго явное равнодушіе къ общему ділу. Очень желательно, чтобы исключение ценсовымь дворянствомъ кого либо изъ числа мъстныхъ избирателей отзывалось и на другихъ его правахъ; связное государственное сословіе должно владъть въ нъкоторой степени принудительною властью надъ своими членами, иначе оно не будеть имъть силы для выполненія своей задачи во всей ея широть. Мы полагаемъ также, что мъстние избиратели не должны быть обязаны принять въ свою среду новое лицо, хотя бы удовлетворяющее всёмъ требованіямъ закона, безъ предварительнаго голосованія. Отийна подобныхъ постановленій можетъ принадлежать одной только верховной волі и никому другому.

Съ перенесеніемъ на избирателей полной отвътственности за избираемыхъ, долженъ прекратиться всякій ценсъ по образованію. Въ однъхъ варварскихъ странахъ, куда только-что еще начинаютъ пересаживать знаніе съ чужой почвы, можно разцънивать сорокальтнихъ людей по балламъ, полученнымъ ими на экзаменъ. Кто знаетъ, чему научился человъкъ отъ двадцати до сорока лътъ своей жизни? Не ставить же съдовласыхъ старцевъ на экзаменъ по знаменитому закону Сперанскаго. Надобно признать, что наука жизни несравненно выше науки школы.

При ценсовомъ дворянствъ, управленіе, то-есть право начальственных распоряженій по убзду и исполненіе предписаній высщихъ властей, должно бы находиться исключительно въ рукахъ лицъ, избранныхъ дворянствомъ. Мы не беремся обсуждать самый способъ назначенія на земскія должности, требующій, для правильной постановки, предварительнаго совъщанія правительства съ земскими людьми. Способъ этотъ можетъ быть двоякій для различныхъ должностей: избраніе дворянствомъ, или же назначеніе отъ высшей власти изъ м'єстныхъ жителей. Ничто не мѣщаетъ обоимъ способамъ дѣйствовать одновременно, особенно въ началъ, пополняя вторымъ все то, чего не будетъ въ состояніи достигнуть удовлетворительнымъ образомъ первый. Прямое назначение станеть въ рукахъ правительства средствомъ къ возбужденію дізтельности містных избирателей. Они будуть осмотрительное и старательное, зная, что высшая власть, во всякомъ случав, можетъ обойтись безъ кандидата ихъ выбора. Главнымъ лицомъ увяда остался бы, понятно, предводитель дворянства, но въ такомъ случав для опредвленія новыхъ правъ его

должности потребовались бы новыя постановленія. Возможно также оставить предводителя главой и блюстителемъ сословія, прилавъ ему помощника для управленія містной полиціей. непосредственно ему подчиненнаго, еслибъ предводитель хотълъ или не могъ соединить въ себъ оба эти званія. Понятно что подвижность и практичная распорядительность, нужныя полицейскому дъятелю — не тъ свойства по которымъ долженъ расцівниваться предводитель, хотя онів необходимы на своемь мъсть. Прямое же назначение отъ правительства главы уъзда который вмёстё съ тёмъ станетъ и главой сословнымъ, на подобіе нынъшнихъ предводителей западныхъ губерній (или прусскаго ландрата), противоръчило бы въ корнъ нашему естественному порядку. Глава этотъ, навязанный мъстнымъ избирателямъ, никогда не будеть пользоваться должнымъ вліяніемъ въ ихъ средъ, что повело бы къ нравственному разброду самаго сословія отъ единодушія котораго зависить прочность нашего общественнаго порядка и развитіе русской жизни. Потому земское самоуправленіе, передаваемое въ руки культурнаго сословія, никакъ не можеть обойтись безь избираемаго сословнаго предводителя. Лицо предводителя становится такимъ образомъ связующимъ звеномъ между верховною властію и руководящимъ сословіемъ (т. е. всвиъ земствомъ) какова бы ни была офиціяльная его обстановка-что достаточно показываеть важность самой должности въ общемъ государственномъ стров. Качества, потребныя для этого высокаго званія, чисто нравственныя, требующія прежде всего почтенія снизу и дов'трія сверху, независимо отъ л'єть, здоровья и даже отъ практической распорядительности и служебной точности, могутъ часто не совмъщаться съ дъятельностію и испол-нія и убздной полиціи; хотя съ другой стороны, никакія способности практическаго д'ятеля не могуть зам'внить ихъ. Вследствіе того, надо думать, нерѣдко окажется надобность придавать уѣздному предводителю подчиненнаго ему помощника изъ мѣстныхъ жителей, для прямаго завѣдыванія земскимъ управленіемъ, и сдѣлать эту вторую должность, требующую внѣшней энергіи и подвижности,—не почетною, а платною, не возводя однакожъ такого раздѣленія занятій въ общее правило и предоставляя на волю предводителя соединять обѣ должности въ своемъ лицѣ.

За тымь первое дыло заключается вы устройствы волости, какы низшей земской единицы, можно сказать даже -- единицы государственнаго деленія, такъ какъ въ ней должны сосредоточиваться всв первоначальныя меры, всв зародыщи самыхъ важныхъ отправленій обще-государственной дізтельности: полиціи, поставки рекрутъ, сбора податей. Этотъ предметъ не разъ уже обсуждался въ русской печати съ разныхъ точекъ зрвнія, причемъ всв сужденія всегда сходились на одномъ вывод'є: на важности волости, безъ надлежащаго устройства которой у насъ ничто не будетъ прочно устроено. Дъйствительно, пока въ волости не существуетъ надлежащаго присмотра и руководства, надо сказать, что все сельское население русскаго царства остается безъ присмотра и руководства, отдается въ произвольное распоряжение волостныхъ писарей. Съ такимъ порядкомъ дѣла въ корняхъ, мы не далеко уйдемъ, какъ бы ни старались разукращивать верхушки государственнаго зданія. При сосредоточеніи земскаго самоуправленія въ рукахъ ценсоваго дворянства, управленіе волостями, какъ начальными ячейками всего общественнаго склада, должно, очевидно, принадлежать ему же. Мы не считаемъ возможнымъ вдаваться въ обсуждение практическаго решения этого вопроса, какъ и всъхъ подобныхъ вопросовъ, но выскажемъ свое мнвніе, охотно уступая преимущество иному, лучшему, когда оно явится. Мы думаемъ, что земское управленіе должно быть, покуда, сколько возможно дешевымь, несложнымь и огра-

Digitized by Google

ничиваться наименьшимъ числомъ лицъ: иначе его благодъянія не окупять его стоимости, а земскія должности стануть одною декораціей, или, что еще хуже, приманкой для личной выгоды; ихъ теперь уже больше, чъмъ находится для нихъ подходящихъ людей. Въ виду этихъ цёлей, намъ кажется самымъ выгоднымъ соединение званія волостного попечителя и м'ястнаго мироваго судьи въ лице местнаго помещика по выбору дворянства всего увзда, но изъ лицъ, живущихъ въ волости или близъ нея-безплатно; если же такового не окажется, что на первыхъ порахъ надо предвидъть во многихъ мъстностяхъ, а въ нъкоторыхъ губерніяхъ даже постоянно, то по назначенію правительства, — изъ мъстныхъ людей, съ жалованьемъ отъ земства. Прямое назначеніе въ подобномъ случав будеть именно твиъ средствомъ возбужденія містной діятельности, о которомъ мы говорили выше. Выборный отъ крестьянъ волостной голова можетъ служить помощникомъ начальнику и исправлять должность въ его короткія отсутствія. Управленіе убздомъ легко сосредоточится тогда въ събздб этихъ волостныхъ начальниковъ, вмъсть съ городскимъ головой, подъ предсъдательствомъ предводителя; придется, можеть быть, добавить одного или двухъ членовъ для постоянных занятій въ центрі убзда. Завідываніе містною полиціей перейдеть съ такимъ устройствомъ прямо въ руки волоствыхъ попечителей, т. е. мъстнаго ценсоваго дворянства; правительство сниметь съ себя эту обузу, носимую, покуда, очень неудовлетворительно нъсколькими мелкими коронными чиновниками, совершенно неспособными следить за нравственною стороною населенія. При довольно большомъ числѣ волостныхъ начальниковъ, съвзды мироваго суда можно будетъ собирать не со всего убзда разомъ, а въ каждой мъстности отдъльно и поочередно. Убздное управленіе въ такомъ видь будеть состоять, по крайней мфрф, изъ людей уважающихъ себя, ответственныхъ другъ

за друга, дъйствительно знакомыхъ съ дъломъ и съ мъстными условіями; во всякомъ же случать оно не обременить земство расходами на содержаніе постоянно возрастающаго числа сочиняемыхъ имъ чиновниковъ. Въ мъстныхъ кандидатахъ не должно оказываться недостатка. Выборная служба въ утвет, полагаемъ, должна быть по существу установленія обязательною на извъстный срокъ для всякаго неслужащаго государству ценсоваго дворянина—дома онъ, или въ отсутствіи.

Мы окинули бъгдымъ взлядомъ только внутреннее устройство сословнаго самоуправленія, какъ оно можеть быть постановлено. Мы сказали уже, что выдаемъ свою мысль не за лучшее ръшеніе, а лишь за одно изъ возможныхъ ръшеній вопроса. Посмотримъ теперь, въ какія отношннія сословное самоуправленіе стало бы къ низшимъ слоямъ, къ народу.

Наше земское самоуправление станеть живымъ деломъ лишь при дворянской закваскъ, подъ высшимъ и безпристрастнымъ наблюденіенъ правительства, одинаково принимающаго къ сердцу пользы всёхъ сословій, не допускающаго никого злоупотреблять своимъ положеніемъ для личной выгоды, но влад'єющаго, для осуществленія своихъ цёлей, только двумя орудіями, между которыми приходится нынъ выбирать — бюрократіей или дворян-Бюрократія представляеть извъстное ствомъ. обезпеченіе благонадежности и способности только въ высшихъ тьхъ именно, которые ведуть управление - можно сказать теоретически, не соприкасаясь съ жизнью прямо; чёмъ тьмь личный составь ея становится слабье и наконець, въ самомъ низу, въ убздб, гдб приходится непосредственно имбть дівло съ населеніемъ, оказывается совсівмъ несостоятельнымъ-Дворянство же, напротивъ, особенно дворянство землевладъльческое, ценсовое, какъ слой однородный, представляетъ почти тотъ же итогъ нравственныхъ силъ внизу, какъ и вверху, въ убадъ,

какъ и въ столицъ; разница оказывается только въ блескъ положеній, а не въ дъйствительной способности. Когда наши дворяне козяйничали въ своихъ имъніяхъ, когда большинство отставныхъ отправлялись доживать свой въкъ на родину, -- въ каждомъ убздъ можно было найти не мало образованныхъ и, что еще важиве, уважающихъ себя людей. Такъ доджно быть и впредь, такъ будеть, какъ только устранятся неблагопріятныя условія, разсѣявшія по світу русских помішиковь, условія, неизбіжно вытекшія изъ переходныхъ и неопредёленныхъ отношеній послереформенной полосы времени. Правительство воспитательнаго періода им вло понятныя побужденія управлять даже м встным в бытом в посредствомъ своихъ личныхъ слугъ-чиновниковъ; но у правительства, возвавшаго русскихъ людей къ самостоятельности, такихъ побужденій не можеть быть. Остается практическій вопросъ, котораго въ сущности нельзя даже поставить: кто благонадежне для управленія убздиними делами, заключающими въ себ'в корни всей государственной жизни-мъстное ли дворянство или последній слой чиновниковъ, набираемыхъ въ полуграмотномъ фрачномъ пролетаріять, столь же чуждомъ правительству, какъ и мъстному обществу? Покуда отправленія увздной жизни были у насъ чисто-механическія и состояли исплючительно въ сбор' податей, поставкъ рекрутъ, поимкъ бъгдыхъ и починкъ мостовъ, мелкіе чиновники съ гръхомъ пополамъ удовлетворяли потребности; но они оказались безнадежно несостоятельными, какъ только возникъ первый вопросъ о нравственныхъ отношеніяхъ въ населенію; а эти нравственные вопросы стануть плодиться теперь съ каждымъ днемъ. Въ политическихъ видахъ раздъление власти въ убздъ вовсе не нужно, такъ какъ верховная власть можетъ положиться на свое дворянство, взятое какъ сословіе, несравненно болъе чъмъ на какую бы то ни было группу чиновниковъ — всякій это знаетъ. Въ смыслъ исполнительности было бы странно воздагать полицейскія обязанности въ увздв на двухъ становыхъ приставовъ, когда надъ каждою волостью станетъ благонадежный попечитель. Въ отношеніи связности съ губернскимъ начальствомъ, каждый должностной дворянинъ становится въ положеніе чиновника, отвътственнаго передъ судомъ за нерадвніе къ своимъ обязанностямъ. Англійская сельская полиція слыветъ образцовою, находясь исключительно въ рукахъ мировыхъ судей — мѣстныхъ поміщиковъ.

Ясно однакожъ, что дворянство будеть поставлено въ придичное ему положение тогда лишь, когда ему придется не добиваться преобладанія въ м'естномъ обществ'ь, а пользоваться имъ какъсвоимъ законнымъ правомъ, для чего нужно не избраніе въ земскія должности изъ дворянъ, а напротивъ - избраніе въ эти должности дворянами-кого угодно; нужно, чтобы сословіе земских избирателей заключалось въ дворянствъ, съ вышеупомянутыми дополненіями. Цёль не была бы вовсе достигнута, еслибъ, напримёръ, крестьянамъ было предоставлено право выбирать дворянъ въ волостные головы, какъ желають некоторые. Кром'в того, что вънастоящее время, по общему сознанію, нужна всесословная волость, причемъ часто пришлось бы человъку высщаго положенія стать подъ управленіе какого нибудь цёловальника, взявшаго верхъ на выборахъ, что повело бы къ окончательному растлънію нашего общественнаго строя, и безъ того уже поколебленнаго; но современная потребность состоить именно въ томъ, чтобы дать руководство невыжественной толив, не умыющей выработать определеннаго мивнія, а не получать руководства отъ нея. При выборномъ сословномъ началъ для всего уъзда крестьянское самоуправленіе, подъ надворомъ волостныхъ попечителей, данныхъ ему дворянствомъ, могло бы остаться почти въ нынвшнемъ своемъ видъ, съ нъкоторыми только, указанными опытомъ улучшеніями. Крестьянскія мірскія сходки удовлетворительно достигаютъ цъли въ предметахъ, доступныхъ личному пониманію крестьянина; никто не возьмется учить ихъ распредълению общинныхъугодій и повинностей, какъ и всякимъ потребностямъ ихъ сельской жизни; несостоятельность ихъ въ другихъ отношеніяхъ происходить, следовательно, не отъ безсвязности сельскаго міра и не отъ неспособности русскаго простолюдина къ самоуправленію, давно ему извъстному, а отъ малодоступности для него предметовъ, навязанныхъ его обсужденію. Замкнутый въ мужичьемъ мірѣ, онъ остался совсёмъ безъ руководителей и попадаетъ теперь въ жертву каждому полуграмотному плуту. Попечители изъ образованнаго сословія устранять этоть недостатовь, не мізшая крестьянскому самоуправленію, напротивъ того развивая и укръпляя его постепенно. Попечительство будеть не произволомъ, такъ какъ оно станетъ подъ надзоръ уведнаго събеда, представляющаго все мъстное образованное сословіе; за законностью его дъйствій будеть наблюдать и правительственная власть. Съ другой стороны, дворянское попечительство въ волостяхъ положитъ конецъ неустройству, заставившему значительную часть пом'вщиковъ разбъжаться въ шестидесятыхъ годахъ; оно сдълаетъ жизнь въ деревнъ возможною и удобною и само нароститъ свои силы, привлекая къ вемскому дълу столькихъ отставшихъ, привлекая и новобранцевъ высшаго сословія, приростающихъ теперь почти исключительно къ городамъ.

Считая необходимымъ объединеніе въ рукахъ дворянства мѣстнаго управленія, то-есть, какъ мы сказали выше, избранія цѣлей, средствъ и дѣятелей, мы вовсе не желаемъ, чтобы другія сословія лишились голоса въ дѣлахъ, прямо касающихся ихъ пользъ. Такое лишеніе было бы противорѣчіемъ русской исторіи, чуждой сословнаго преобладанія, создавшей наслѣдственное культурное сословіе какъ орудіе, а не какъ цѣль общегосударственной жизни. Кромѣ того что себялюбіе сословное, какъ и личное, должно быть

обуздано закономъ, мы полагаемъ также, что никого нельзя благод втельствовать противъ его воли. Потому мы не только считаемъ необходимымъ сохранение городскаго и сельскаго самоуправления (распространяя первое на самые маленькіе городки и ставя послъднее не подъ произволъ, а лишь подъ руководство образованнаго общества), но полагаемъ также, что голосъ въ мъстномъ самоуправленіи долженъ принадлежать по праву каждой групп зидей, связанныхъ взаимными интересами—не одной земледъльческой общинъ или извъстному числу земледъльцевъ данной мъстности, но также всякому значительному промыслу, желающему заявить о своихъ сборныхъ потребностяхъ. Тѣмъ не менъе въ благоустроенномъ обществъ обширность права голоса (если можно такъ выразиться), кругъ предоставляемыхъ ему вопросовъ, долженъ соотвътствовать его умственному кругозору, иначе самоуправленіе обращается въ ложь и въннтригу, вопросы голосуются безсознательно, какъ нынъ. Нельзя облагать земскими сборами. безъ собственнаго согласія, разві количество или предметь этихъ сборовъ постановлены закономъ, - но тогда дъло будетъ идти не объ обложеніи, а о разложеніи. Самая видимая польза какого либо общественнаго расхода нисколько не устанавливаеть его законности, если онъ превышаетъ средства плательщиковъ или не соотв'ятствуетъ ихъ понятію о польз'я; многое кажется необходимымъ англичанину, въ чемъ русскій крестьянинъ не видитъ никакой надобности и нисколько не сочтеть себя счастливымъ, если ему станутъ насильно навязывать англійскія потребности. Прежде чёмъ жить хороню, надо быть въ состояніи прожить какъ нибудь; а потому обязанность высшаго сословія, въ руки котораго отдано управленіе, состоить, въ подобномъ случав, въ томъ лишь чтобы убъждать, а никакъ не принуждать мъстныхъ плательщиковъ. Съ другой стороны, какъ мы уже говорили, каждый сборный интересъ долженъ имъть право заявлять о своихъ нуж-

дахъ предъ управленіемъ; онъ имбетъ также естественное право, думаемъ, ставить свое согласіе на требуемыя отъ него жертвы въ зависимость отъ удовлетворенія заявляемымъ имъ нуждамъ. Въ объихъ отношеніяхъ и для объихъ цълей нынъшнія всесословныя земскія собранія необходимы въ містномъ самоуправленіи, только, полагаемъ, не съ тою задачей и отчасти даже не въ томъ видь, какіе имъ даны. Первая слишкомъ широка для нихъ, второй --- слишкимъ узокъ. Назначение ихъ должно бы состоять исключительно въ утвержденіи земскихъ налоговъ, разсмотрівній денежной отчетности, заявленіи объ общественных нуждахъ и выбор'в лицъ распоряжающихся общественными суммами; безъ послёдняго условія контроль собранія надъ своимъ м'єстнымъ бюджетомъ не можеть стать действительнымь. Но выборь должностныхь лиць, облечонныхъ исполнительною властію во всёхъ другихъ отношеніяхъ, пользующихся правами полиціи, суда и нравственнаго надзора за населеніемъ, также какъ правомъ вести сношенія съ высшими инстанціями о м'ястных потребностях и объ общихъ вопросахъ, должны естественно, принадлежать просвъщенному собранію ценсоваго дворянства и лицъ допущенныхъ имъ въ свой кругъ; вести управление въ прямомъ значении этаго слова могуть лишь выборные дворянства.

Что касается состава земскаго собранія, правильно представляющаго убздъ, то онъ опредбляется самимъ кругомъ его дбятельности и справедливостью, требующею уравненія всбхъ плательщиковъ въ установленіи и несеніи налога, независимо отъ ихъ званій; мѣсто въ собраніи должно бы оставаться, по праву, за всякимъ ценсовымъ имуществомъ въ убздѣ, кому бы оно ни принадлежало: землевладѣльцу ли, общинѣ ли, городскому ли владѣльцу или капиталисту. Мы совершенно согласны съ княземъ Васильчиковымъ въ томъ отношеніи, что каждая крестьянская община есть такой же землевладѣлецъ, какъ и всякій другой. Но

едва ли настоить надобность въ представительствъ дробныхъ имуществъ сборными голосами. Мы не станемъ обсуждать этого вопроса, относящагося къ подробностямъ; но можно замътить слъдующее: когда имущественные интересы ограждены съ одной стороны крупными владъльцами, а съ другой-крестьянскими общинами, то изъ-за чего принуждать медкихъ собственниковъ тратиться на выборы? Было бы другое дёло, еслибъ наши общинники подблились, -- въ этомъ случав они посылали бы выборныхъ отъ волости; но этого еще нътъ и не предвидится скоро. Хотя собственно земское собраніе должно представлять, по нашему пониманію, только денежные интересы, а не м'єстную власть, но оно все-таки окажется прочиве, будеть охранительные и разсчетливье, состоя изъ лицъ, представляющихъсвои собственныя, а не сборныя и чужія выгоды. Съ сохраненіемъ земскихъ собраній. хотя бы въ несколько измененномъ противъ нынешняго составе, нереходъ къ новому виду самоуправленія совершился бы легко и быль бы мало заметень для народа, что также важно. Для перваго раза было бы достаточно перенести выборы должностныхъ земскихъ лицъ, кромъ завъдывающихъ общественными суммами, въ дворянское собраніе.

Самоуправденіе осуществимо только въ увздв. Нынвіпняя губернія не представляеть для него никакихъ данныхъ; она есть единица чисто-административная и дробная. Было бы иное двле, еслибъ Россія была подвлена на области болве крупныя, соотвътствующія естественнымъ географическимъ или этнографическимъ отдвламъ, тяготвющія каждая къ своимъ особымъ торговымъ путямъ и къ своему собственному, значительному центру, управляемыя самостоятельными, близкими къ престолу сановниками; такая область имвла бы личность, а потому и потребность выражать ее въ областномъ представительствв. Мы думаемъ, что вопросъ о такомъ двленіи возбудится у насъ когда нибудь самъ собою, въ числъ многихъ великихъ вопросовъ, предстоящихъ намъ въ будущемъ. Россія срослась слишкомъ крѣпко, чтобы можно быдо опасаться за ея единство при какой бы то ни было самостоятельности областей, а между тёмъ въ такомъ общирномъ тёлё сосредоточение всей общественной и умственной жизни исключительно въ одномъ центръ невозможно безъ постепеннаго омертвенія членовъ. Мы видимъ уже это омертвеніе на ділів: внів Петербурга и Москвы русская мысль не шевелится, еще гораздо болъе, чъмъ она не шевелится во Франціи вив Парижа, въ чемъ заключается одна изъ опаснъйшихъ бользней французскаго народа; при нашей же государственной обширности эта опасность еще очевиднее: затянувшись слишкомъ надолго, она погрузить въ мертвую спячку девять десятыхъ нашихъ духовныхъ силъ. Надо замътить также, что ни одна изъ нашихъ губерній не срослась еще во что нибудь цівлое, и никогда не сростется, по своей незначительности и искуственности, не допускающихъ самостоятельныхъ интересовъ. Никто не слыхалъ отъ заволжскаго симбирца жалобы на то, что его обратили въ самарца; поэтому новая областная нерекройка государства не заденеть у насъ никакого существующаго интереса, но несомновно создасть современемь живые сборные интересы. Но туть-вопрось будущаго, никакъ не относящися къ нашему поколенію; у нынё живущихъ людей есть только одна внутренная задача, самая великая изъ задачь: искоренить общественную разрозненность, безъ которой всё осаждающе насъ вопросы останутся навсегда мертворожденными. Мы упомянули объобластномъ дъленіи для того только, чтобы оговорить несостоятельность нынёшнихъ губерній въ смыслё единства и общегосударственнаго значенія. Но тімь не меніве ні которое объединеніе, если не самоуправленія, то по крайней мірь направленія убядныхъ самоуправленій нужно и въ нынёшней губерніи, для чего и учрежденъ для нея центральный органъ. Кромъ того дворянство

каждой губерніи (одно между всёми сословіями) нёсколько срослось уже между собою; ему нужень общій представитель и въ нъкоторыхъ случаяхъ общій съёздъ; уёздовъ слишкомъ много, чтобы каждый изъ нихъ могъ ходатайствовать о своихъ пъдахъ передъ правительствомъ. Губернскій предводитель дворянства необходимъ какъ глава, представитель и ходатай сословія. Съ переходомъ самоуправленія въ сословныя руки, если бы оно осуществилось, глава этотъ не можетъ оставаться только почетнымъ лицомь; онь станеть средоточіемь всёхь самоуправленій и вь этомь качествъ долженъ пользоватьси правомъ созывать предводителей и выборныхъ дворянства по мъръ надобности, а въ особенно важныхъ случаяхъ или въ очередные сроки — собраніе всего ценсоваго дворянства съ причисленными къ нему лицами-Безъ полнаго, достаточно заслуженнаго довърія свыше въ дворянству, самоуправленіе у насъ не пойдетъ; а потому желательно, чтобы губернскій предводитель не только не быль стісненъ въ необходимыхъ ему правахъ, но пользовался бы совъщательнымъ голосомъ въ высшей правительственной средъ. Можно положиться на здравый смысль русскаго развитаго сословія: когда губернскій предводитель станеть изъ амфитріона, какимъ онъ быль досель, лицомъ съ государственнымъ значеніемъ,--оно станетъ выбирать въ эту должность соотвътствующихъ ей людей. Значеніе лица губерискаго предводителя не можеть ст'ьснить губернаторской власти. Губернаторъ останется представителемъ правительства, начальникомъ коронной администраціи и высшимъ прокуроромъ государственной власти при мъстномъ самоуправленіи, не допуская его выходить изъ указанныхъ ему предъловъ; съ него должно быть снято только званіе хозяина губерніи, составляющее уже теперь вопіющее противорьчіе, такъ какъ хозяйство отдано оффиціально въ другія руки. Мы признаемъ за губернскими съвздами значение только въ смыслъ съвздовъ дворянства, какъ сословія облеченнаго правительствомъ извѣстною долею самостоятельности, но не видимъ никакой цѣли въ губернскомъ всесословномъ собраніи, если задача всесословныхъ собраній будетъ ограничена утвержденіемъ налоговъ. Для этого имъ нѣтъ надобности съѣзжаться вмѣстѣ. Даже въ случаѣ необходимости какого-либо общаго налога по губерніи, онъ можетъ быть голосованъ на мѣстѣ, большинствомъ (по счету) уѣздныхъ собранійъ Мы думаемъ, что вообще задачи государственнаго управленія, дворянскаго самоуправленія и имущественнаго права утвержденія и расходованія мѣстныхъ налоговъ должны быть строго разграничены между собою.

## ГЛАВАV

Изо всего до сихъ поръ сказаннаго читатели видятъ, что, въ нашемъ мнъніи, самая настоятельная потребность текущаго времени-передача самоуправленія въ руки культурнаго сословіянеобходима по двумъ причинамъ и для двухъ предметовъ: она нужна вмёстё какъ средство и какъ цёль. Одно только образованное общество, проникнутое государственными и общественными преданіями исторической Россіи, можеть дать правильную постановку земскому дълу и вести его самостоятельно, пользуясь нолнымъ довъріемъ правительства; до сихъ поръ цъль не достигалась, потому что развитому слою приходилось въ общественныхъ дълахъ спускаться на уровень толны, вмъсто того чтобы стараться постепенно подымать толпу на свой уровень. Наше новое, нынъ дъйствующее земское устройство, въ сущности, уподобило насъ болъе Франціи, чъмъ Англіи и Америкъ. Въ такомъ положеніи нельзя оставаться. Дворянство составляеть естественное и покуда единственное орудіе въ рукахъ правительства для развитія общегосударственной жизни и установленія порядка въ русской земль. Въ этомъ отношеніи, оно-средство. Но, какъ ни важна эта сторона дъла, существуетъ другая, еще болъе важная. Обезличение и безсвязность, которыми страдаеть наше образованное общество, отсутствіе сложившагося мнінія и неумініе дійствовать съобща, парализирующія въ корн'в современную Россію и вытекающія, несомнънно, изъ долгой отвычки отъ совокупной жизни, изъ полуторавъковой невозможности провърить свое теоретическое и чу-

жеземное образование на коренныхъ свойствахъ своей собственной почвы-вынуждають, прежде всего, къ обединенію культурныхъ силъ, къ возбужденію ихъ самод'вятельности, однимъ словомъ-къ ихъ срощенію въ подобающемъ имъ кругъ дъйствіядля возстановленія нравственной національной личности. Изв'єстное дело, что изъ кустарника нельзя выростить лесь, не огородивъ его. Самостоятельная русская мысль возникнеть изъ нестройнаго. накопленнаго нами въ теченіе полутораста лъть умственнаго матеріала только при содъйствіи сознательной общественной жизни образованнаго слоя, непосредственно сопринасающагося съ народомъ, но не растворяемаго въ немъ. Въ этомъ отношении извъстное обособление высшаго сословия заключаеть въ себъ уже не средство только, а прямую цель современной русской исторіи. Осьмидесятимилліонному государству нельзя существовать въ наще время, на европейской почвъ, безъ умственной самостоятельности, безъ народности, выражающейся ясно, даже преимущественно, въ его развитыхъ слояхъ, и безъ связнаго культурнаго общества.

Отъ этого общества у насъ, какъ и вездѣ, зависитъ историческое значеніе націи. Въ степени его образованности и въ зрѣдости
проникающаго его духа заключается устой и будущность русскаго народа какъ отдѣльной человѣческой семьи. Потому задача текупцаго времени, послѣ установленія твердой связи культурнаго
сосдовія съ престоломъ, между собою и съ народомъ, заключается
въ томъ, чтобы поднять уровень его образованія на возможную
высоту. Надобно сосредоточить, а не разсыпать наши образовательныя средства. Намъ кажется очевиднымъ, что въ современной
Россіи оказывается потребность только въ трехъ совершенно опредѣленныхъ ступеняхъ общественнаго воспитанія: грамотности для
народа, техническаго обученія для молодыхъ людей, переростаюпихъ чернорабочій слой вслѣдствіе зажиточности своихъ родите-

лей, и науки, въ полномъ значеніи слова, для культурнаго класса. Особая система образованія въ средъ духовенства, какъ спеціальная, не идеть въ счеть. Съ прекращеніемъ источника, постоянно вливавшаго въ высшее русское сословіе толну неразвитыхъ дичностей, въ видъ дътей нижнихъ чиновъ, произведенныхъ въ первый офицерскій чинъ, которымъ это производство давало дворянскія права-у насъ будуть оказываться ріже и ріже дворяне, не получившіе приличнаго воспитанія; но надо, чтобы ихъ вовсе не было, кром'в какихъ нибудь непредвидимыхъ исключеній. Въ дворянствъ не ценсовомъ у насъ много людей безъ средствъ, а между тымъ отдыломъ его должна преимущественно пополняться государственная служба, особенно же армія, для чего нужны образованные люди. Но даже небогатому слою ценсоваго дворянства трудно обойтись безъ пособія. Землевладілець съ тысячью рублями дохода, составляющими приблизительно низшій ценсь полноправнаго сословія (такъ какъ при этомъ доход'є можно жить съ имѣнія не становясь работникомъ), будетъ все-таки очень затрудненъ въ воспитаніи ніскольких дітей. При должной связности мъстнаго дворянства, онъ найдетъ въ своемъ сословіи, можно надъяться, нъкоторую опору для такой вопіющую потребности, но опору далеко недостаточную для всёхъ. Если бы у насъ каждый образовывался на свой счеть, какь въ Англіи, то нечего было бы и говорить о пособіи. Но это пособіе существуеть въ Россіи въ видъ многочисленныхъ стипендій, распредъляемыхъ въ настоящее время совершенно произвольно, преимущественно самымъ бъднымъ молодымъ людямъ низшихъ сословій, которые безъ приманки такого оранжерейнаго вырощенія искали бы другихъ, хліббныхъ занятій и не выбивались бы непомфрными усиліями въ господа, чтобы потомъ, за немногими исключеніями, голодать всю жизнь, вопить противъ неравенства общественныхъ условій и сочувствовать всею душою парижскимъ бунтамъ. Выпускаемые въ

общество, чуждое имъ, въ которомъ у нихъ нътъ ни связей, ни точки опоры, эти искусственно высиженные культурные подростки начинають свою жизнь годами бедствованія, наполняющими ихъ желчью навсегда, даже въ случав позднейщаго успеха; а многимъ ди изъ нихъ выпадаетъ на долю успъхъ? Мало ди читаемъ мы въ газстахъ извёстій о самоубійстве, смерти отъ истощенія, объявленій о готовности вспупить хоть въ домашнюю прислугу этихъ жертвъ напускной русской учености, которыя, при другомъ направленіи воспитанія, стали бы зажиточными, преданными, довольными своею судьбой техниками, восполняя въ то же время вопіющія потребности русской производительности, до сихъ норъ неудовлетворенныя? Если мы покуда еще не можемъ совсъмъ отвыкнуть отъ подражанія, то будемъ лучше подражать Европъ, гдъ бъдные воспитанники учатся хлъбнымъ знаніямъ, чъмъ Китаю, въ которомъ существуетъ только одна наука — философія Конфуція, преподаваемая всёмъ безъ различія, отъ мандаринчика къ красною пуговкой до великаго мандарина съ павлинымъ перомъ. Мы настроили множество заведеній для клесической науки и толкаемъ всю Россію въ университетъ, выписывая въ то же время машинистовъ жельзной дороги изъ-за границы по неимънію своихъ. Съ одной стороны эта бользнь у насъ застарълая — мы начали съ перехватыванія верховъ, а не низовъ; съ другой -- она чрезвычайно услилилась во время бълой горячки русскаго общества, прозванной нигилизмомъ. Въ ту пору одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ нанисалъ чрезвычайно дёльную статью о значеніи университета и объ отношеніи степеней образованія къ различнымъ общественнымъ слоямъ; но тогдашняя печать накинулась на нее какъ на ретроградную \*). Была ли возможность серьезнымъ людямъ разговаривать съ обществомъ, руководимымъ въ большинствъ мыслителями «Современника» и «Полярной Звъ-



<sup>\*)</sup> Баронъ А. П. Николай.

эды». Но тенерь разливъ вошелъ въ русло, надо подумать о дёлё. Русское дворянство, какъ культурный народный слой, открыто всякой силь, подросшей снизу, но только силь - то-есть экономическому положенію или дарованію, ум'іющему пробиться, — а не толив искусственно высиживаемыхъ, посредственныхъ и, въ сущности, даже по окончаніи университетскаго курса, вовсе еще не образованныхъ мальчиковъ. Если дъло въ томъ, чтобы переряжать какъ можно больше людей изъ поддевки во фракъ, купленный на Щукиномъ дворъ, то это можно бы сдёлать легче, слёдуя шуточному совёту одного вельможи пятнадцатыхъ годовъ — сравнять всю Россію съ станціонными смотрителями, произведя ее въ четырнадцатый классъ. Мы высказали свое мнѣніе и не думаемъ встрѣтить много противниковъ: нашему отечеству необходимы — образованное дворянство, большое распространеніе технических и промышленных знаній въ среднихъ состояніяхъ и грамотный народъ. Каждому свое. Безъ серьезнаго и поголовнаго образованія дворянства мы не дойдемъ никуда, а потому, думаемъ, надобно сосредоточить на воспитаніи небогатыхъ низовъ наслъдственнаго сословія почти исключительно всъ стипендіи, находящіяся въ рукахъ правительства. Для поощренія зам'ятно способных в молодых в людей низших званій, по нашему мижнію, было бы достаточно назначить по одной всесословной стипендіи на гимназію, но съ тімь чтобы потомъ уже не покидать этихъ выбранныхъ воспитанниковъ на произволъ судьбы. Мы выставили пропорцію прибливительно, — установить ее есть дело спеціалистовъ. Затёмъ нужно большое распространеніе техническихъ школъ, не въ какихъ либо центрахъ, а по всей поверхности государства, соотвътственно хозяйственнымъ и промышленнымъ потребностямъ каждой области. Слъдуя такимъ путемъ, мы станемъ наконецъ образованнымъ народомъ не на сдовахъ, а на дълъ.

Прежде всего надобно постараться направить въ эту сторонувъ реальному и промышленному воспитанію — многочисленный притокъ подростковъ духовнаго званія, выходящихъ изъ церкви въ свътъ. На нашихъ глазахъ происходитъ странное и безобразное явленіе: нигилизмъ набиралъ и набираетъ главныхъ своихъ приверженцевъ изъ среды дътей, рожденныхъ, можно сказать, въ церковной оградь; достаточно посчитать извыстныхь вожаковь. Отцы пропов'йдуютъ евангеліе, а сыновья въ значительномъ числъ-безбожіе и разрушеніе общественных началь. Это явленіе объясняется не чёмъ инымъ, какъ дожнымъ общественнымъ положеніемъ посл'єднихъ. Недавно еще знаніе считалось у насъ р'єдкостью; достаточно было знать что нибудь для устройства себъ отгороженнаго уголка въ жизни; изъ семинаристовъ, вступившихъ въ службу, вмёстё съ произведенными унтеръ-офицерами, составилась чуть ли не половина послепетровского дворянства. Но теперь, очевидно, прекратился запросъ на полуобразованныхъ, не обладающихъ прикладными знаніями людей, какихъ выпускаетъ семинарія въ міръ. Имъ приходится биться какъ рыбъ объ ледь; получаемое ими схоластическое воспитаніе, устраняющее Хомякова для огражденія неприкосновенности учебниковъ XVII віка, мало укръпляетъ ихъ нравственно; немудрено, что мн гіе изъ нихъ проникаются ненавистью къ обществу въ первые годы этой безплодной борьбы и увлекаются въ крайности. Между тъмъ, наше церковное сословіе многочисленно и покуда, къ несчастію, наслъдственно въ дъйствительности, не смотря на букву закона, не давно уничтожившаго эту наслёдственность на бумаге; вдобавокъ дъти священниковъ, занимающихъ самое почетное положеніе, никогда не отграниченные точно отъ дътей послъднихъ причетниковъ, дьячковъ и пономарей, въ послъднее время сравнены съ ними во всёхъ правахъ, даже служебныхъ — что окрыляетъ всёхъ безчисленныхъ подростковъ духовнаго званія одинаковыми надеж-

дами, придаетъ всъмъ одинаковое честолюбіе, чтобы потомъ привести почти всёхъ къ одинаковому разочарованію. Изъ мёщанъ и дюдей другихъ низшихъ сословій, постепенно подымающихся въ верху, ръдко оказываются недовольные, имъющіе поводь роптать на общественное устройство: кто изъ нихъ поднялся, тотъ, значить, разжился, тому хорошо. Но подъ русскимъ культурнымъ обществомъ оказывается, въ видъ церковнаго сословія, какъ-бы подземный притокъ, клокочущій по неимѣнію выхода, и силящійся сорвать верхнюю почву; покуда усиле это еще ничтожно, оно выражается только въ личныхъ настроеніяхъ, но, если ему не откроютъ законнаго выхода, оно будетъ постепенно накопляться. Въ противоположность всему, что видель до сихъ поръ светь, непріязнь къ охранительнымъ общественнымъ началамъ возникаетъ у насъ преимущественно изъ дерковной ограды, изъ размножающагося личнаго состава церковниковъ, вслъдствіе кастоваго ихъ устройства и воспитательно-промышленной отсталости Россіи. Второму горю можно помочь въ срокъ не слишкомъ долгій, не только правительственными м'врами, но настойчивым в содвиствіем в правительства всёмъ такимъ начинаніямъ, всевозможнымъ поощреніемъ ихъ. Развитіе техническаго образованія составляеть одну изъ первыхъ нашихъ потребностей со всъхъ точекъ зржнія. Кромѣ того, мы считали бы необходимымъ, по справедливости и изъ благоразумія, законно отділить дітей священнических отъ дітей церковныхъ причетниковъ, не смѣшивать ихъ въ одно сословіе, облечь первыхъ правами, сближающими ихъ съ высшимъ наследственнымъ сословіемъ, дать имъ льготы передъ прочими въ нособін на воспитаніе и преемств' званія, не отказывать имъ и въ свътскихъ стипендіяхъ; причетниковъ же не считать вовсе въ духовномъ сословін. Если разъ возникло у насъ кастовое духовенство, то лучше пусть будеть покуда въ Россіи пъсколько десятковъ тысячъ наслёдственныхъ семей священническихъ, которыя

можно обезпечить до некоторой степени, чемь несколько соть тысячь семей наследственнаго клира, съ теми же самыми притязаніями, совершенно неудовлетворимыми, но, не смотря на то постоянно раздражающими ихъ противъ общества. Что касается самой насл'вдственности духовенства, то туть вопрось великій, хотя, очевидно, вопросъ не нашего покольнія. Православная церковь требуетъ духовенства по призванію, а не по ремеслу; Россія не выйдеть изъ нынёшней духовной апатіи безъ измёненія существующаго въ церкви порядка, но темъ не мене мы считали бы преждевременнымъ трогать его покуда: при нынъшней общественной разрозненности у насъ не хватитъ на это силъ. Мы говоримъ не о церкви, а только о м'есте, занимаемомъ въ обществе личнымъ составомъ церкви; но даже въ этомъ отношении, несмотря на важность предмета, считаемъ неудобнымъ распространяться, имъя въ виду примъры Хомякова и Г. Самарина, сочиненіямъ которыхъ нётъ хода. Кром'в того, развитіе такого вопроса требовало бы особаго сочиненія. Мы упомянули объ немъ лишь для полноты изложенія.

Церковный вопросъ, временно заглохшій у насъ, также какъ вопросъ о созданіи нѣсколькихъ средоточій русской живни и мысли вмѣсто двухъ, какъ и многіе другіе великіе вопросы, принадлежить будущему. Задача нынѣшняго поколѣнія заключается вътомъ, чтобы создать орудіе русской общественной живни, посредствомъ котораго великіе вопросы могли бы быть двинуты современемъ; орудіе, безъ котораго русское правительство, не смотря на свое несравненное и исключительное нравственное могущество, не можеть—смѣемъ сказать— пользоваться вполнѣ этимъ могуществомъ для блага Россіи. Сила безъ рычага остается отвлеченностью.

Покуда нечего думать даже о томъ, чтобы отлить орудіе русскаго будущаго въ окончательную форму. Наше поколеніе сде-

лаетъ свое дъло, если сложится въ нъчто цълое, способное къ дъйствію мъстному, обезпечивающее въ тоже время текущій порядокъ дёлъ. У насъ довольно много говорять, хотя мало пишутъ объ объединеніи земскаго самоуправленія. Но для такого объединенія, конечно, осмысленнаго, нужно прежде, чтобы м'єстная земская жизнь стала дъйствительностью, что осуществится вполнъ развъ въ будущемъ поколъніи. Пока наше земство не умъетъ сладить съ своимъ убяднымъ дбломъ, не для чего ему выступать передъ лицо свъта. Можно думать, что всесословный земскій соборъ, созванный въ настоящее время верховною властью по старинному образцу, не принесъ бы плодовъ и не сталъ бы ни большимъ утъщеніемъ для Россіи, ни особенно величавымъ зрълищемъ для Европы. «Довлъетъ дневи злоба его». Мы думаемъ, однакожъ, что было бы справедливымъ и даже необходимымъ возвратить дворянству, въ лицъ его губернскихъ съъзовъ, право всеподданнъйшее заявлять о желательныхъ измъненіяхъ въ законахъ, устаръвшихъ или почему либо несоотвътственныхъ, что почти всегда бываетъ гораздо виднъе на мъстъ. Осторожное, но не стъсняемое пользование этимъ высшимъ правомъ, давно уже принадлежавшимъ высшему русскому сословію по буквѣ закона, при потребной свободь взаимныхъ сношеній между собраніями, выработало бы практически, еще въ срокъ нынъ живущаго поколънія, многія прикладныя стороны нашего законодательства и оказалось бы гораздо полезнъе преждевременныхъ всероссійскихъ съъздовъ.

Первая обязанность высшаго сословія, признаннаго государствомъ, есть военная и безплатная общественная служба. Въ этихъ днухъ видахъ личной повинности заключается весь политическій смыслъ сословія, каково бы ни было его происхожденіе. Права немыслимы безъ обязанностей даже въ кастъ, выросшей изъ завоеванія, не только въ культурномъ дворянствъ, созданномъ вер-

ховною властью прямо для пользы, которую оно могло и можеть приносить государству и народу.

Занятія канцелярскія, низшія ступеми в'вдомства, называемаго по-русски гражданскимъ, не облекающія лицо самостоятельною властью въ какихъ бы то ни было размърахъ, недавно еще мало входили въ кругъ дворянской деятельности и въ Европе и въ Россіи, особенно въ областяхъ, даже послѣ Петра Великаго. Этотъ разрядъ чиновниковъ пополнялся у насъ преимущественно приказными людьми, образовавшими почти наслёдственное сословіе, постепенно приращавшееся притоками изъ духовенства; не смотря на относительную выгодность этой службы и на бъдность мелкаго дворянства, лица высшаго сословія вступали въ нее не охотно. Отъ устья Тага до Камчатки, при всемъ глубокомъ различіи происхожденія и духа привилегированныхъ классовъ различныхъ странъ, низшая ступень гражданской службы, прозванная у насъ приказною, считалась занятіемъ не дворянскимъ. Само собою разумбется, что мы говоримъ не о судб, только недавно выдбленномъ у насъ изъ общаго гражданскаго въдомства. Въ этомъ последнемъ учреждени все должности самостоятельны, а потому требують непремінно людяй перваго разбора. Вслідствіе того личный составъ судей, прокуроровъ и слъдователей не только почерпался вездё въ высшемъ общественномъ слоб, но вызывалъ даже учрежденіе особаго судебнаго дворянства. Нашъ русскій судъ съ прокурорскимъ надзоромъ требуетъ, привлеченія въ свои нідра лучишхъ силь изо всей страны. Рычь идеть только о письменномъ дълопроизводствъ. Въ этомъ послъднемъ отношении европейскія правительства, много разъ пытавшіяся привлечь дворянство къ торговлъ, никогда не думали объ обращени хотя какой нибудь части его въ канцелярское чиновничество. Такое повсемъстное устраненіе высшаго сословія отъ изв'ястнаго вида государственной службы, выводившаго иногда людей очень высоко, во всякомъ

случав необходимаго въ извъстныхъ предълахъ и часто выгоднаго, должно имъть какую нибудь общую, осмысленную причину, истекающую не изъ одного предразсудка, - и действительно оно имъетъ ее. Такъ называемая приказная или канцелярская служба требуетъ, какъ и всякая другая, знанія діла иопытности, но она вовсе не требуетъ характера и личной самостоятельности, развиваемыхъ въ особенности наслъдственно-политическими сословіями, — не требуеть потому, что канцелярскій чиновникь не начальствуеть ни надъ къмъ, ни за кого лично не отвъчаетъ, а работаетъ въ одиночку. Напротивъ, военная и общественная служба, не говоря о государственныхъ должностяхъ высшаго порядка, немыслима безъ этихъ именно дворянскихъ качествъ, -- безъ уменія держать власть, безъ решительности и уваженія къ себе, истекающихъ изъ высокаго мнѣнія о своей личности. Такія черты выражаются преимущественно въ высшемъ сословіи, почему висшее сословіе составляеть необходимую потребность, составляло ее всегда и вездъ, для земскаго самоуправленія, для суда и арміи, но не для низпихъ слоевъ гражданской службы. На свъть не бываетъ никакого общаго явленія безъ разумной причины. Въ нынёшней Россіи низы гражданской службы, до тёхъ ступеней на которыхъ начинается личная самостоятельность, могли бы оставаться въ тъхъ же рукахъ, въ какихъ они были еще недавно, служить пристанищемъ многочисленному разряду старыхъ и новыхъ приказныхъ людей, безъ всякаго ущерба для нашей будущности; туда же будеть направляться излишень притона свътскихь подростковь духовенства, не попавшихъ въ промышленную жизнь, пока въ составъ церкви, на дълъ, продолжается наслъдственность. Но если раздѣленіе гражданскихъ занятій на два существенно отличные отдъла - властный и канцелярскій, какъ всеобщее и вездъ принятое, истекаетъ изъ смысла самаго дъла, то ступени службы, предоставляемыя низшему чиновничеству, не следуеть и у насъ сме-

шивать съ высшими, облекающими лицо самостоятельною властью, какъ онъ смъщиваются нынъ; ихъ следуетъ строго разграничить на практикъ, допускать только дъйствительно отборныхъ дюдей снизу переступать эту черту, зам'встителей же высшихъ самостоятельныхъ должностей выбирать не изъ подростающаго мелкаго чиновничества, а изъ земскихъ дъятелей. Даже въ такомъ случаъ столичныя, если не областныя канцеляріи, все-таки останутся на долгій срокъ разсадникомъ большинства администраторовъ. Бюрократическій порядокъ сильно укоренидся въ Россіи; онъ давно уже привлекъ и постоянно привлекаетъ въ свою среду лучшія общественныя силы; нъть сомнънія, что въ нашей бюрократіи гораздо более способныхъ людей, чемъ въ нашемъ обществе. Это очень понятно, такъ какъ учрежденія бюрократическія-дёло віковое, земскія—вчерашнее; притомъ первыя гораздо выгоднье вторыхъ. Пока бюрократизмъ былъ единственнымъ видомъ управленія, пока онъ завъдываль, безъ исключенія, всёми явленіями русской жизни, онъ необходимо долженъ быль разростись до крайности; но когда разъ общество вызвано къ самоуправленію, то бюрократіи необходимо приходится постепенно сокращаться и войти наконецъ въ подобающіе ей разміры чисто-государственнаго управленія. Совм'вщеніе нып'вшней административной с'вти съ полнымъ развитіемъ земской жизни не только было бы несообразнымъ, оно-немыслимо, потому что у населенія не станетъ для этихъ двухъ потребностей разомъ ни вещественныхъ, ни личныхъ силь. Довольно мудрено развить земское дёло, забирая всёхъ способныхъ людей въ коронную службу; довольно мудрено также, при нынъшнемъ экономическомъ положении землевладъльцевъ, предложить способнымъ людямъ промънять содержащую ихъ (хотя часто безполезно) коронную службу на земскую. Надобно однако же видъть, что съ продолжениемъ такого порядка русская общественная жизнь загложнеть на въки, не смотря ни на какія ли-

беральныя, формальности. Сколько бы мы ни шли такимъ путемъ, мы дойдемъ имъ лишь до самостоятельности съ разръшенія ближайшаго начальства, до формъ, а не до сущности самоуправленія, будемълиберально управляемы канцеляріей, почерпающею свои вдохновенія хотябы изъ самыхъ сводомыслящихъ, зачастую даже нигилистскихъ источниковъ, но безъмалъйшей заботы отомъ, что намъ нужно и чего мы сами желаемъ. Довольно взглянуть на примъръ современныхъ французовъ, не говоря уже о нашемъ собственномъ, для убъжденія, чтодаже осадное положеніе менье сокрушительно для самостоятельнаго общественнаго развитія, чімь канцелярскій либерализмъ. Если земская дъятельность, отданная въ руки, на которыя правительство можеть положиться, не будеть отодвигать у насъ постепенно, но достаточно быстро, всепоглащающую бюрократію въ законно принадлежащіе ей предёлы, то изъ этой діятельности ничего не выйдеть; она обратится въ формальность, формальность станетъ рутиною и тогда уже будеть слишкомъ трудно призвать къ жизни русское общество, разочарованное однажды въ своихъ надеждахъ и силахъ; намъ останется въ будущемъ единственный способъ развитія — если онъ для кого нибудь желателенъ — совершенствовать до безконечности свой канцелярскій механизмъ, переименовавыя и ператасовывая должности, по образцу квартета Крылова. Есть только два выхода изъ нын вшняго положенія, и оба они, думаемъ, должны быть открыты одновременно:

1) Сокращать постепенно бюрократическія учрежденія до предѣловъ, соотвѣтствующихъ современной ихъ цѣли,—служить орудіемъ общегосударственныхъ заботъ и надзора за мѣстнымъ самоуправленіемъ,—обращая экономію отъ упраздненія излишнихъ гражданскихъ штатовъ, порожденныхъ отживающими нынѣ порядьами, на потребности земства. Самостоятельныя земскія должности, безъ сомнѣнія, должны быть безплатными, въ томъ смыслѣ, чтобы

Digitized by Google 9

содержаніе ихъ не ложилось прямо на мъстное населеніе; но пособіе имъ отъ государства, въ ум'вренных разм'врахъ, совершенно соотвётствовало бы духу самодержавно-народной монархіи, какова наша, въ которой культурное сословіе есть преимущественно сословіе служилое. Для правительства можеть существовать только одинъ вопросъ: какой видъ службы этого сословія и въ какихъ именно размърахъ полезнъе въ настоящее время: земскій или канцелярскій?-такъ какъ русскіе дворяне остаются въ одинаковой степени его слугами и въ земствъ и въ бюрократіи. Безъ прямаго пособія отъ государства никогда нельзя будетъ вызвать къ земскому дълу достаточное число способныхъ людей изъ нашихъ канцелярій, въ которыхъ четыре чиновника дёлають то же самое, на что въ Европъ считается достаточнымъ одинъ; а безъ этихъ способныхъ людей, отрываемыхъ нынъ отъ почвы и отрываемыхъ, вдобавокъ, больше чъмъ на половину совершенно безполезно, земское самоуправленіе не станетъ живымъ діломъ, не облегчить народнаго развитія, не снимаеть съ правительственной власти заботъ, несоотвътствующихъ ез прямой задачи. Отдъленіе части государственнаго бюджета на мъстныя потребности сознается въ настоящую пору всеми и испрашиваетсся тысячами голосовъ; но открыть нужныя для того средства можно только постепеннымъ сокращеніемъ бюрократіи, заміняемой новою, призванною къ дъятельности общественною силою. Сокращение это необходимо въ трехъ отношеніяхъ-чтобы не обременять народъ излишними добавочными налогами, чтобы не отрывать отъ мъстнаго самоуправленія слишкомъ много способныхъ людей, и чтобы не обращать государственной службы въ архивный складъ должностей и званій, утратившихъ свое значеніе.

2) Зам'вщать высція начальническія должности гражданской службы земскими д'вятелями, начиная пока хоть съ областныхт. При такомъ порядк'в земское самоуправленіе не только оживится,—

Digitized by Google

оно выйдеть изъ нын вшиняго неподходящаго положенія, придающаго ему часто видъ какой то глухой оппозиціи противъ алминистративной власти, оно сольется съ общимъ государственнымъ управленіемъ, не только по форм' и по наружной связи определяемой закономъ, а въ самомъ дух в своемъ; вместе съ темъ коронная администрація перейдеть къ людямъ, изучившимъ общественныя потребности на самой почвъ, а не на одной казенной бумагь, къ людямъ пріучоннымъ всею жизнію къ самостоятельной и вмъсть съ тъмъ отвътственной дъятельности, серіозно понимающимъ свои обязанности передъ правительствомъ въ качествъ сознательных его слугь, а не механических орудій. Со временемъ эти люди станутъ лучшимъ разсадникомъ и для государственныхъ должностей. Съ темъ вмёстё кончится у насъ всевластіе бюрократическое въ прямомъ и дурномъ значеніи этого словато положеніе дёла, въ которомъ воля столоначальника, глядящаго на все на свътъ съ своей канцелярской и формальной точки зрънія, зачастую перев'вшиваеть мн'вніе государственнаго сановника и даетъ направление самымъ важнымъ дъламъ. У насъ будутъ вырабатываться люди, а не чиновники. Но для этого нужно, прежде всего, чтобы земское дёло перешло въ руки, на которыя власть могла бы положиться. Для возможности какого либо действительнаго развитія въ современной Россіи, земское самоуправленіе, властныя гражданскія должности, судъ и военная служба должны находиться, думаемь, въ рукахъ узаконеннаго культурнаго сословія, конечно не исключительно, такъ какъ самое это сословіе не исключительное, но болбе чвмъ преимущественно.

## ГЛАВА VI.

Земское самоуправленіе, требующее прежде всего независимаго положенія, есть прямое діло ценсоваго дворянства. Неценсовое необходимо для войска. Если наша армія не будеть обезпечена корпусомь офицеровь, въ большинстві дворянскимь, проникнутымь дворянскимь духомь, то лучше не тратиться на ея содержаніе.

Пока въ Европ'в дворянство было особымъ сословіемъ, каждый дворянинъ родился солдатомъ; такъ осталось и теперь въ странахъ, сохранившихъ это учрежденіе-въ Германіи и Австріи. Въ современной Франціи, не смотря на ея революціонныя преданія, офицеры изъ низшихъ сословій, называемые «les officiers troupiers», мало ценятся. Ихъ много, по недостатку въ другихъ, но въ нихъ также состояла съ 1815 года слабая сторона французской армін; всв видъли въ последнюю войну превосходство прусскаго дворянскаго корпуса офицеровъ. Наполеонъ III много заботился о привлеченіи въ армію офицеровъ изъ хорошо-воспитаннаго класса общества; но тамъ прошла мода на военную службу, а разсыпавщееся образованное общество стояло внъ всякаго правительственнаго вліянія, даже чисто нравственнаго, - усилія власти остались безплодными. Очень трудно найти средство поправить французскую армію въ этомъ отношеніи: общеобязательная военная повинность не достигаєть подобной ціли, такъ накь нельзя заставить никого служить далее положеннаго срока; общая повинность ставить въ армію только солдать, а не офицеровъ. Каль изв'єстно,

въ Англіи законное дворянство состоить изъ нъсколькихъ сотъ перовъ; высшее же земское сословіе, которое можно назвать дворянствомъ по обычаю (въ огромномъ большинствъ также по происхожденію), -- землевладёльцы -- дёлится, по первородству, между общественною и государственною службою. Старшіе братья, наслёдники именій, служать обществу; у нихъ довольно дела дома, такъ какъ все областное управление Англіи, за исключениемъ короннаго суда, лежить на ихъ рукахъ. Младшіе братья служать въ арміи, — конечно не всъ: имъ не было бы мъста; но англійскіе офицеры поголовно джентельмены, даже более чемъ въ Пруссіи, хотя не вск они люди старинныхъ родовъ, такъ какъ высшее англійское сословіе давно уже обратилось изъ кастоваго учрежденія въ политическое. По единодушному отзыву британской арміи, недавно установленная заміна патента (доказывавшаго въ извістной мъръ общественное положение лица) экзаменомъ-несомнънно понизить ея боевое качество; патенть почти всегда быль порукою за образованіе, а экзаменъ никогда не станетъ ручательствомъ за чувство личнаго достоинства, въ которомъ заключается девяносто девять сотыхъ качества офицера \*). Въ демократической Америкъ офицеры — поголовно джентельмены, всв люди высшаго класса, также точно какъ въ Англіи. Они выходять исключительно изъ Уэстъ-Пойнтскаго военнаго училища, куда воспитанники принимаются не иначе, какъ по рекомендаціи депутатовь государствен-

<sup>\*)</sup> Замътимъ для чигателей, мало знакомыхъ съ бывшею слстемою производства англійской арміи, что въ ней никогда не покупался чинъ, какъ многіе думають у нась: на производство имъль пръво только стармій по спискамъ, какъ вездѣ; но онъ уплачивалъ опредѣленную сумму тому лицу, на мѣсто котораго поступалъ, когда оно очищалось, до чина подполковника. Такимъ обрасомъ покупка патента была не чѣмъ инымъ, какъ ценсовымъ условіемъ извъстнаго вида пля производства офицера. Система эта, на которой дви въка держались англійская армія, постоянно побѣждавшая, соосвѣтствовала всему общественному складу Англіи, но была разрушена подъ впечатлѣніемъ послѣдняго успѣха пруссаковъ, сбившаго съ толку, въ военномъ отношеніи, пе однихъ англичанъ.



наго конгресса; при такомъ условіи получають эполеты, разумъется, только сыновья хорошо-поставленныхъ семействъ. Чистоджентельменскій составъ корпуса офицеровъ составляеть основное преданіе американской республики, современное ея основанію. Создатель ея, Джорджъ Вашингтонъ, принимая начальство надъ первою арміей Соединенныхъ Штатовъ, постановилъ правиломъ: «Въ выборъ офицеровъ надобно болъе всего остерегаться, чтобы они не выходили изъ сословій, слишкомъ близкихъ къ тімь, изъ которыхъ набираются солдаты. Іерархія сословій переходитъ изъ гражданской жизни въ военную. За исключеніемъ очевидныхъ заслугъ, надобно держаться правида, чтобы кандидатъ въ офицеры быль непременно джентельмень, знающій правила чести и дорожащій своею репутаціей». (Histoire de Wasshington par C. de Witt, страница 109). Можно выразить эту мысль, оставляющую краеугольный камень въ дёлё военнаго устройства, еще сжате софицеры должны быть изъ властныхъ сословій — тогда только они съумъютъ держать власть.

На свътъ бывали примъры побъдоносныхъ демократическихъ армій, не заимствовавщихъ свой корпусъ офицеровъ изъ общественной іерархіи, но выростившихъ его изъ своей собственной среды, — только такія явленія происходили въ обстановкъ совершенно исключительной, во время долгаго періода непрерывныхъ войнъ, когда армія становилась какъ-бы отдъльнымъ народомъ и складывала свою домашнюю аристократію, по общему закону всъхъ народовъ. Такова была армія Наполеона І, очень похожая своимъ внутреннимъ характеромъ на старинныя варварскія ополченія, грабившія Европу и жившія на счетъ покоренныхъ. Каждый наполеоновскій полковникъ, не только генералъ, получалъ титулъ и стаповился владътелемъ какого нибудь имѣнія, конфискованнаго въ Германіи, Италіи или Испаніи; каждый ротный командиръ властвовалъ надъ побъжденными въ районъ расположенія своей роты

какъ феодальный баронъ; даже каждый солдать пользовался частичкою правъ завоевателя и если былъ молодцомъ, то мътилъ въ эсаулы своей щайки, а во всякой насильствующей шайкъ, какъ извъстно, ведется строгая дисциплина; даже въ сборищахъ Разина и Пугачева эсаулы были начальниками строгими и несговорчивыми, держали низшихъ въ повиновеніи. Когда Наполеонъ говорилъ о превосходствъ своихъ солдатъ, сознающихъ, что въранцъ каждаго изъ нихъ лежитъ въ зародышт маршальскій жезлъ, — онъ быль совершенно правъ въ примъненіи къ созданной имъ, въчно быощейся завоевательной ордь; то же самое могь сказать и Чингисъ-ханъ. Но кромъ того что подобныя отношенія не примънимы къ обыденному устройству армій и вовсе не желательны, потому что войско такого образца властвуетъ надъ своею страной такъ же жостко, какъ надъстранами завоеванными-но примъръ этотъ, въ сущности, подтверждаетъ еще лишній разъ правило Вашингтона: когда армія вынуждена, въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, создавать свою собственную аристократію, оставляемую потомъ въ наслъдство общему государственному строю, значитъ она не можетъ безъ нея обойтись; въ обстоятельствахъ обыкновенныхъ, лишающихъ ее силы такого внутренняго творчества, ей остается только одно: заимствовать свое высшее сословіе изъ іерархіи общественной.

Особый закалъ людей, образующихъ корпусъ офицеровъ,— закалъ властности и личной чести, развиваемый исторически-воснитаннымъ обществомъ, но преимущественно наслъдственнымъ политическимъ сословіемъ, — совершенно необходимъ арміи по той простой причинъ, что солдаты, даже самые дисциплинированные и обстръленные, никогда и нигдъ не идутъ и не пойдутъ въ огонъ сами собой, —у нихъ нътъ для того достаточно внутреннихъ побужденій; они только слъдуютъ за своими офицерами. Извъстное дъло, что часть, въ которой офицеры перебиты, считается

выбывшею изъ строя, сколько бы ни оставалссь въ ней солдать. Офицеры же смёло смотрять въ глаза смерти потому, что въ хорошо подобранномъ и воспитанномъ корпусъ офицеровъ нужно сто разъ больше храбрости для того, чтобы струсить, чьмъ для того, чтобы дъзть на самую явную гибель. Всякій человъкъ невольно подлается чувству самохраненія, если имъ не владбеть чувство еще сильнъйшее-вліяніе среды и неотступный вопросъ: какъ потомъ стать передъ нею? Такого настроенія нельзя развить въ толиъ: оно возникаетъ только въ отборныхъ общественныхъ слояхъ. Фридрихъ Великій говорилъ, что бываетъ поб'йдоноснымъ только то войско, въ которомъ солдатъ больше боится палки капрада, чемъ непріятельской пули. Палка заменилась теперь другими средствами, но вполнъ сохранила свое аллегорическое значеніе: солдата ведеть капраль, капрала офицерь, который служить необязательно; а потому боится только самого себя и мижнія своей среды; онъ исполняетъ при своей части обязанность механика при машинъ, въ немъ заключается единственный источникъ нравственной силы войска. Оттого, для боеваго качества арміи, большинство офицеровъ въ мирное время, особенно же закваска всего офицерскаго корпуса -- должны неизбъжно исходить изъ высшаго историческаго сословія, богатаго или б'єднаго — это все равно, для котораго исполнение долга есть свободная, но тъмъ самымъ еще несравненно болъе принуднительная обязанность. Съ другой стороны, такъ какъ вся сила войска-въ офицерахъ, то, для связности, подчиненные имъ люди должны находиться въ нъмомъ повиновеніи. Это называется военною дисциплиной. Неодолимое превосходство постоянной арміи надъ ополченіемъ состоитъ именно въ томъ, что въ первой отдъльныя части-полки, баталіоны, роты -- срощаются заблаговременно въ одно цёлое, такъ что каждая часть представляеть не сборь людей, а можно-сказать единичное лицо своего начальника, обладающаго, какъ индъйское

божество, н всколькими стами паръ вооруженныхъ рукъ; къ такой арміи остается дишь подобрать надежных вначальниковъ. Но осуществить подобное срощеніе, управляя справедливо нѣмыми подчиненными, могутъ вообще только люди, съизмала пріученные къ извъстной доль власти и къ превосходству надъ толпою, - люди, въ которыхъ солдатъ видитъ также не своихъ равныхъ, а лицъ, къ которымъ онъ привыкъ относиться съ почтеніемъ еще въ родномъ селъ. Не очень давно во всей русской арміи нижніе чины называли офицеровъ не иначе господами; они почитали ихъ въ мирное время, върили имъ въ военное -- иметно въ качествъ господъ, то есть людей высшаго общественнаго порядка, постояннаго, а не случайнаго; последній не иметь для русскаго простолюдина никакого обаянія. Наши офицеры всегда, въ последнюю войну какъ и прежде, оправдывали довъріе: они шли впереди всъхъ. Даже непріятели единогласно отдавали имъ эту справедливость. Въ мирное время русскіе сословные офицеры, какъ люди свыкшіеся съ своими правами, поддержанные мнъніемъ своей среды, знали ясно мъсто, принадлежащее имъ въ военной іерархіи, никогда не поддавались растиввающимъ напускнымъ мнвніямъ извив и твердо держали власть въ рукахъ; они были начальниками дъйствительно властными, не боявшимися, при исполчении долга, ни законной отвътственности предъ старшими, ни беззаконнаго неудовольствія между младіними-въ томъ и состоить суть хорошаго воснитанія войска. Оттого русская армія такъ твердо сращалась въ мирное время, что на войнъ непріятель могъ ее осилить, если ему удавалось, но никогда не могъ ея разсеять, какъ не разъ случалось съ другими европейскими войсками, наши полки, на три четверти истребленные, все-таки не разсыпались. Всякій знаетъ, что офицеры, воспитывавшіе такую армію, набирались въ огромномъ большинствъ изъ бъднаго дворянства, изъ той именно части вворянства, которое называется теперь не ценсовымъ. Между ними всегда находилось не мало офицеровъ изъ разныхъ сословій, но офицерская среда была средою существенно-дворянскою (конечно, въ русскомъ, а не во французскомъ или нѣмецкомъ значеніи этого названія); всѣ вступавшіе въ нее заквашивались въ ея духѣ и сами становились господами, даже въ глазахъ солдать, потому что принадлежали къ военному сословію господъ.

Многольтній опыть кавказской арміи (единственной въ свъть. въ которой можно было расценивать офицеровъ не приблизительно, а съ совершенною точностью, такъ какъ война ставила ихъ ежедневно лицомъ къ дълу) доказалъ, что лучніе оберъ-офицеры въ большинствъ выходили изъ бъдныхъ, часто мало образованныхъ юнкеровъ, зачастую приходившихъ въ полкъ пъшкомъ. Не смотря на нищенское положеніе, эти молодые люди, привыкшіе еще на своемъ хуторъ ръзко отличать себя отъ толны, выказывали безстрашную отвату въ бою и твердую волю въ командованіи; потершись нісколько літь въ рядахь, они становились почти поголовно надежными начальниками на низшихъ ступеняхъ службы. Большинство ихъ, конечно, кончали карьеру на этихъ ступеняхъ, --- но они были драгоцѣнны на нихъ; наиболѣе одаренные выходили впередъ и считались, на основаніи несомн'бинаго опыта, отличными полковыми командирами и генералами. Въ полку же изъ нихъ образовывалось офицерство сословное, связное, проникнутое военнымъ духомъ. Нъсколько офицеровъ хорошаго общества, всегда находившихся въ кавказскихъ полкахъ, передавали этому обществу даже внёшнюю шлифовку.

Въ настоящее время просвъщение достаточно распространено въ Россіи, чтобы наша армія не подвергалась недостатку въ образованныхъ людяхъ тамъ, гдѣ они необходимы; но намъ грозитъ страшный недостатокъ, именно теперь, болѣе чѣмъ когда нибудь—въ оберъ-офицерахъ, подобныхъ прежнимъ, безъ которыхъ число и наилучшее обучение солдатъ обращаются въ нуль. Тутъ

дъло далеко не въ одномъ образовании и даже не собственно въ образовании. Странно было бы мечтать о немедленномъ наполнении русскаго корпуса офицеровъ исключительно-образованными людьми, во-первыхъ потому, что это невозможно; во-вторыхъ потому, что въ этомъ нѣтъ надобности; въ-третьихъ потому, что наши экзамены, какъ ихъ понимаетъ военная канцелярія, не ручаются даже за одинъ процентъ качества, потребнаго офицеру. Поставить русскую армію на ноги можно только—не говоря о многихъ нравственныхъ мѣрахъ—посредствомъ установленныхъ закономъ особыхъ правъ и обязанностей дворянства къ военной повинности. Въ послѣднемъ отношеніи дворянстго неценсовое, какъ самое многочисленное, выступаетъ на первый планъ.

Отъ правильнаго рѣшенія этаго вопроса прямо зависить наше «быть или не быть». Для оцѣнки того что намъ нужно, надобно прежде взвѣсить то, что у насъ есть; надобно выслѣдить, въ чемъ разошлась въ послѣднія 12 лѣтъ армія тысячелѣтней русской монархіи съ арміей демократической американской республики, которой Вашингтонъ положилъ зарокомъ: охранять, какъ зѣницу ока, корпусъ своихъ офицеровъ-джентельменовъ.

Хвалясь русскимъ солдатомъ, подъ именемъ котораго подразумѣвается вся армія (какъ это происходитъ въ обыденномъ разговорѣ), надобно не забывать, что русскій солдатъ осуществляль свой историческій типъ подъ предводительствомъ русскаго офира; что солдаты, сами по себѣ, взятые отдѣльно, даже солдаты Цезаря или Суворова, представляютъ не болѣе какъ машину безъ механика, не только умственно, но нравственно. Русскій солдатъ, какъ матеріалъ, остается тѣмъ же, чѣмъ былъ; но русское войско, при иныхъ условіяхъ командованія, можетъ и даже необходимо должно оказаться уже не тѣмъ, какимъ мы его знали. Въ мирное время военныя качества людей не обозначаются достаточно явственно, чтобы можно было подобрать годный

корпусъ офицеровъ посредствомъ единичной расцѣнки каждаго. Такого чуда не могъ бы осуществить даже Наполеонъ I, не только военная канцелярія, всегда недалеко уходящая въ пониманіи боевого дѣла отъ всякой иной канцеляріи.

Между тъмъ, у насъ произошло слъдующее явленіе:

Въ продолжение и всколькихъ лътъ, соотвътствовавщихъ времени реформъ, еже годная убыль въ офицерахъ, производимыхъ на прежнемъ основани, противъ штатнаго числа, составляла среднимъ числомъ слишкомъ 600 и доросла въ 1868 году до цифры 2,880. Для пополненія корпуса офицеровъ изъ другихъ источниковъ, сообразно съ новыми взглядами новаго военнаго управленія, званію юнкера, съ которымъ дворяне вступали въ полки, -- званію, служившему главнымъ разсадникомъ нашего офицерства, придано было совсемъ иное, чемъ прежде, значеніе-Мъра эта имъла чрезвычайную важность, такъ какъ число офицеровъ, производимыхъ изъ юнкеровъ, всегда далеко превышало у насъ итогъ выпускаемыхъ изъ военно-учебныхъ заведеній. Прежніе юнкера изъ дворянъ переименованы въ вольноопредъляющіеся на равнъ съ лицами другихъ сословій, а названіе юнкера перенесено исключительно на воспитанниковъ вновь учрежденныхъ юнкерскихъ школъ, изъ которыхъ долженъ впердь набираться нашъ корпусъ офицеровъ, школъ, наполняемыхъ теперь безсословными вольноопределяющимися, разделенными на тои разряда по происхожденію и образованію; причемъ всёмъ вольноопред вляющимся низшихъ сословій значительно сопращенъ срокъ службы до производства. Такимъ образомъ, вмѣсто ценса по происхожденію и выслугь, къ которымъ прежде приравливалось въ правахъ только высшее образованіе, для производства въ офицеры поставленъ преимущественно ценсь по образованію, довольно низкій, съ ніжоторою привилегіей для высшихъ сословій въ срокахъ службы передъ прочими (конечно, только при неимѣніи учебнаго свидѣтельства, уравнивающаго, какъ и слѣдуетъ, всѣхъ безъ изъятія). Въ сущности и на практикѣ, это новое положеніе было коренною передѣлкою русской арміи: оно замѣнило прежній сословный составъ офицеровъ составомъ всесословнымъ, или, лучше сказать, безсословнымъ.

Нельзя говорить объ общественномъ дѣлѣ въ Россіи, составляющемъ предметъ нашихъ статей, не отдавая себѣ отчета въ прочности основъ, на которыхъ у насъ все покоится. Во внутреннемъ порядкѣ, представляемомъ строемъ самого общества, мы обезпечены неопредѣленнымъ срокомъ времени для своего правильнаго развитія. Въ порядкѣ внѣшнихъ дѣлъ, въ настоящую полосу времени, такая обезпеченность зависитъ лишь отъ совершества военнаго устройства — для каждаго изъ членовъ европейской семьи безъ исключенія, а для нашего отечества еще гораздо больше чѣмъ для всякаго другого. Не смотря на блескъ нынѣшняго государственнаго положенія Россіи, мы все-таки чужіе въ Европѣ; она признаетъ и будетъ признавать наши права на столько лишь, на сколько мы дѣйствительно сильны. Кто этого не знаетъ?

Если бы новый законъ могъ установить производство офицеровъ по ценсу дийствительнаго образованія, о послёдствіяхъ его нечего было бы и говорить; русская армія обладала бы корпусомъ офицеровъ, лучше котораго нельзя желать Во-первыхт, большинство образованныхъ людей имѣетъ достаточно понятія о правилахъ чести и достаточно соревнованія, чтобы нести это званіе съ должнымъ достоинствомъ, —мы полагаемъ, что молодые люди, окончившіе гимназическій курсъ, какого бы происхожденія ни были, удовлетворяютъ такому условію; во-вторыхъ, въ Россіи нѣтъ другаго образованнаго сословія, кромѣ дворянства и очень крупнаго купечества, стало-быть—ценсъ серьознаго экзамена давалъ бы арміи офицерство почти исключительно дво-

рянское. Цёль была бы достигнута, съ какой точки эрёнія на нее ни смотръть. Но затруднение въ томъ именно и состоитъ, что осуществить подобную цъль въ современной Россіи-нельзя прямымъ и открытымъ путемъ. Какъ замечено выше, такое многочисленное сословіе, какъ офицерское, нигд'в не можеть быть создано искусственными средствами, кром' періодовъ чрезвычайно долгихъ войнъ, позволяющихъ арміи выростить изъ себя собственную аристоратію; въ обыкновенное же врема ісрархія ся необходимо должна воспроизводить грожданскій строй общества, почерпая изъ него то, что въ немъ есть. Въ последние полтора въка образованные русскіе люди становились поголовно дворянами; оттого ихъ неоткуда взять покуда, иначе какъ изъ дворянства. Затъмъ, даже малообразованные дворяне проникнуты достаточною истарическою закваскою, чтобы стать если не хорошими генералами, то надежными оберъ-фицерами, какъ достаточно доказано опытомъ. Этого последняго свойства нельзя искать въ другихъ сословіяхъ; оно является тамъ въ видъ личнаго исключенія. Для достиженія ціли, имівшейся въ виду у сторонниковъ послъдняго преобразованія, т. е. созданія русскаго безсословнаго корпуса офицеровъ по ценсу образованія, — надобно было понизить этотъ ценсъ до такой степени, чтобы онъ не представляль препятствія никому, то-есть, говоря прямо обратить его въ нуль; иначе нъкого было бы производить. Но какъ подобное понижение отозвалось бы дурно въ ущахъ людей, наиболее сочувствовавщихъ военнымъ реформамъ и безсословности, — въ ущахъ нашей, такъ-называемой либеральной партіи, - то надо было это сдёлать иначе, а именно - поставить такую требовательную программу, чтобы ей никто не могъ удовлетворить, а затёмъ, по невозможности отказывать всёмъ, -- всёхъ напротивъ, удовлетворять. Мы сейчасъ увидимъ, такъ ли это дълается въ дъйствительности.

Вышедшая въ прошломъ году книга генерала Бобровскаго объюнкерскихъ училищахъ, показываетъ слѣдующее.

Всесословные вольно-опредѣляющіеся принима отся въ войска по экзамену; но эти вольно-опредѣляющіеся, присылаемые въ юнкерскія училища, — слѣдовательно лучшіе, — всѣ слабы въ русскомъ языкѣ и ариометикѣ, а многіе изъ нихъ не знаютъ дѣйствій надъ простыми числами, не умѣютъ написать простой дроби, не могутъ разсказать прочитаннаго въ книгѣ два и три раза предложенія. Иные отвѣчаютъ, что Петербургъ — рѣка, впадающая въ Каспійское море, и т. д.

О нравственности всесословныхъ вольноопредѣляющихся, по крайней мѣрѣ многихъ изъ нихъ, даже поступившихъ въ юнкерскія училища, оффиціозная книга отзывается, что выдающіеся ихъ недостатки состоятъ въ отсутствіи сознанія собственнаго достоинства, въ изворотливой робости, неоткровенности, пьянствѣ, плутовскихъ продѣлкахъ разнаго рода и готовности пользоваться плохоположеннымъ.

Объ ихъ знаніи службы говорится, что они не выучиваются ходить въ ногу, не знають ни боевъ, ни сигналовъ, ни даже первыхъ началъ рекрутской школы; что въ кавалеріи они не ум'єютъ подойти къ лошади; что воспитанники, прослужившіе предварительно н'єсколько л'єтъ въ канцеляріяхъ, не ум'єютъ взяться за ружье.

Книга объясняеть, что дѣти потомственныхъ дворянъ отличаются тѣмъ благороднымъ и приличнымъ отпечаткомъ, который всегда бываетъ слѣдствіемъ болѣе утонченнаго домашняго воспитанія. Это разумѣется само-собою, но число дворянъ-юнкеровъ рѣдѣетъ до крайности, какъ видно изъ слѣдующаго.

Сыновей хорошихъ семействъ, поступавшихъ прежде юнкерами, теперь вовсе нѣтъ. По признанію автора, теперь очень изрѣдка мелькнетъ между юнкерами какой нибудь блудный сынъ помѣщика или зажиточнаго куща, прервавшій свое воспитаніе и неимѣющій

возможности возобновить его ни въ какомъ общеобразовательномть заведеніи. Кончившихъ курсъ въ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ въ 1872 году было только 82 человѣка на 7,000 слишкомъ-1,17%. Въ томъ же году, изъ числа вольноопредвляющихся, служившіе по нервому разряду, то есть потомственные дворяне, вмёстё съ другими приравненными къ нимъ по закону лицами, составляли только 27%, съ выключенными ихъ военныхъ училищъ можетъ быть до 30%. Въ цифрѣ дворянъ, приходившихся на эти 30% (что не показано) было, въроятно, достаточное число польскихъ — не нановъ, которымъ, по нашему мненію, следуетъ открыть настежь двери военной службы — а шляхтичей понадъланныхъ въ недавнее время фабриками фальшивыхъ дипломовъ, охотно поступающихъ, за неимъніемъ полковой вакансіи, въ трактирные маркеры. Сколько же осталось русскихъ дворянъ? Надобно помнить, притомъ, что и эта горстка дворянъ за исключеніемъ 82-хъ человѣкъ, состояла изъ мальчиковъ, не окончившихъ никакого курса, или даже нигдѣ не учившихся. Остальные вольноопредёляющіеся, а слёдовательно и юнкера окружныхъ училищъ — нынъшняго разсадника нашихъ офицеровъ, дълятся на два разряда: одни — дъти разночинцевъ, мъщанъ и церковныхъ причетниковъ, возвратившіеся вспять отъ премудрости низшихъ классовъ убядныхъ и духовныхъ училищъ; другіе — писаря и фельдшера военнаго въдомства, число которыхъ въ трехъ юнкерскихъ училищахъ превышаетъ уже 30%. Не мудрено, что этотъ осадокъ всёхъ сословій, настолщій фризовый пролетаріать, поступающій въ военную службу, можно сказать съ-горя, отличается качествами, никогда не отличавшими ни одно изъ русскихъ сословій отдівльно взятое шзворотливое робостью и охотою пользоваться плохо-положеннымъ.

Что же дълать юнкерскимъ училищамъ со всесословными вольноопредъляющимися, зачастную отмъченными изворотливою рс-

бостью, не умѣющими взяться за ружье и полагающими, что Петербургъ есть рѣка? Какъ надѣяться приготовить изъ нихъ въ двѣ зимы офицеровъ, соотвѣтствующихъ своему званію? На этотъ вопросъ приводимая нами книга отвѣчаетъ совершенно удовлетворительно: «Если бы юнкерскія училища требовали отъ поступающихъ строгаго выполненія всѣхъ условій, то онѣ могли бы принять одну четверть, т. е. тремъ четвертямъ должно бы закрыть двери училища. Учебнымъ комитетамъ приходится снисходительно относиться къ неудовлетворительной подготовкѣ весьма многихъ, вслѣдствіе значительнаго числа свободных вакансій».

Затъмъ начинается въ училищахъ систематическое воспитаніе будущихъ безсословныхъ офицеровъ, на которое посвящается два зимнихъ курса — одинъ общеобразовательный, а другой преимущественно спеціально — военный. Такимъ образомъ, общее образованіе въ сущности довершается въ одну зиму, въ теченіе которой этимъ молодымъ людямъ, не умѣющимъ разсказать прочитанное три раза въ книгъ простое предложение, преподается 15 предметовъ, въ томъ числъ сравнительная анатомія и физіологія (для правильной пригонки аммуниціи), иппологія (для ум'внія водить лошадей на водоной), гигіена (в'вроятно для надзора надъ вентиляціей крестьянскихъ избъ, въ которыхъ разбросаны солдаты), педагогія (для преподаванія въ полковыхъ школахъ), общее законодательство съ приложениемъ устава для мировыхъ судей, военная администрація (въ которой изъ юнкеровъ больше всёхъ преуспъваютъ военные писаря) и проч. Досихъ поръ въ Россіи не было ни одного главнокомандующаго, знавшаго всъ эти науки. Кажется, система преподаванія въ юнкерскихъ училищахъ прилажена къ системъ военныхъ гимназій-и съ тъми же результатами. Изъ общеобразовательнаго курса юнкера переходять въ спеціальновоенный; но, къ сожальнію, этотъ последній не вынчаеть достойнымъ образомъ учености, пріобрътенной въ первомъ, такъ какъ,

по признанію книги, хотя портупей-юнкера (кандидаты въ офицеры) выходять изъ училища плохо-знающими русскую грамматику, слабыми въ ариеметикъ и географіи, но они оказываются всего слабъе въ практическом знаніи военных предметовъ.

Въ прошломъ году «Московскія Въдомости» (№М 300 и 301) разоблачили своею опытною рукою подобную систему преподаванія и показали, что единственное послъдствіс ея есть бросаніе казенныхъ денегъ въ воду. Дъйствительно, можно сказать, нисколько не нарушая почтенія къ военному управленію, что такимъ образомъ обыкновенно обучають попугаевъ, а не людей. И попугай можетъ заучить фразу изъ иппологіи или сравнительной анатоміи; только эта фраза не будетъ имъть никакого отношенія къ его собственному сознанію. Но «Московскія Въдомости» разбирали дъло съ одной педагогической точки зрънія, а дъло это имъетъ въ сущности смыслъ гораздо обширнъйшій — смыслъ, который можно выразить двумя словами: «по Калишъ или по Днъпръ?»

Это либеральное преобразованіе, соотв'ятствующее всёмъ прочимъ преобразованіямъ военной бюрократіи съ 1862 года, называется въ теоріи «подборомъ корпуса офицеровъ по ценсу образованія». На д'ёл'в же оно оказывается, по крайней м'ёр'в въ значительной степени, подборомъ офицеровъ изъ робко-изворотливыхъ писарей, не ум'ёющихъ взять ружья въ руки. Надобно помнить, что этихъ посл'ёднихъ находилось уже въ 1872 г. свыше  $30^{\circ}/_{\circ}$  въ трехъ юнкерскихъ училищахъ, между т'ёмъ какъ число вольноопред'ёляющихся изъ дворянъ сокращается до такой степени, что въ училищахъ, куда имъ легче поступать, чёмъ другимъ групнамъ, число это упало относительно, съ 1869 года по 1872, на  $24^{\circ}/_{\circ}$ . Притомъ эти вольноопред'ёляющіеся изъ дворянъ, какъ мы вид'ёли, принадлежатъ, за немногими исключеніями, къ осадкамъ сословія, къ личностямъ, которымъ закрыта всякая другая дорога. Вн'ё гвардіи н'ётъ больше и помина объ образованныхъ юнкерахъ

хорошихъ семействъ, которыхъ такъ много встръчалось въ прежнихъ полкахъ. Вслъдствіе старыхъ порядковъ, большинство офицеровъ нашей арміи до сихъ поръщене, такъ по крайней мъръ увъряетъ «Инвалидъ». Но мы очевидно идемъ къ тому близкому будущему, когда не только большинство, но даже поглащающее большинство русскихъ офицеровъ будетъ состоять изъ писарей, дополненныхъ изгнанными семинаристами, убоявшимися бездны премудрости.

Въ прежней русской арміи не было слышно ни объ одномъ офицеръ изъ писарей; ихъ производили въ классный чинъ, но не давали имъ эполетъ. Генераль Бобровскій говоритъ о разныхъ недостаткахъ писарской корпораціи въ юнкерскихъ училищахъ; можно дъйствительно думать, что въ писарской корпораціи есть нъкоторые недостатки. Военныхъ писарей, по духу, давно заведшемуся между этими людьми, презиралъ и презираетъ каждый солдатъ; но они привыкли рыться въ Сводъ Законовъ, а потому преуспъваютъ въ военной администраціи, —царицъ наукъ нынъщнихъ военныхъ курсовъ, —и становятся на первомъ планъ.

Возможно ли оставаться въ такомъ положении съ такимъ руководствомъ дѣла? Писаря и выгнанные семинаристы не только не поведутъ солдатъ въ бой, — объ этомъ нечего и говорить, — но они еще до боя совсѣмъ расклеятъ армію въ ея внутреннемъ составѣ, сдѣлаютъ ее неспособною къ бою. Если часть, въ которой всѣ офицеры перебиты, не можетъ идти въ огонь, то часть съ подобными офицерами не можетъ драться еще въ несравненно большей степени. При отсутствіи офицеровъ, хорошій фельдфебель, пожалуй, рѣшится еще на что нибудь — такіе примѣры бывали; но подъ начальствомъ робко-изворотливаго писаря, даже унтеръ-офиперы парализованы. Начальники такого подбора могутъ быть, конечно, наряжены въ офицерскій мундиръ, какъ и во всякое другое платье,

но они не могутъ командовать войскомъ ни въ боевое, ни даже въ мирное время.

Изъ распоряженій военнаго в'ядомства нисколько не видно. чтобы нравственный вопрось объ офицерахъ считался серьознымъ дъломъ. Положение объ общей военной повинности также не имъетъ его въ виду. Для канцеляріи, очевидно, такой вопросъ не существуетъ; она пополнила вышеприведенными средствами некомплектъ, оказавшійся въ офицерскомъ составі — чегожъ еще надо? Кром'в того, наборъ офицеровъ по ценсу образованія мъра либеральная; а наши военныя канцеляріи, какъ извъстно, наилиберальнъйшія изо всъхъ учрежденій имперіи. Иностранные офицеры не хотять вбрить этому факту, на томъ основаніи, будто бы, что военное управление не можеть быть ни либеральнымъ, ни консервативнымъ, такъ какъ оно - военное, стоящее испоконъ въку на однъхъ и тъхъ же неизмънныхъ началахъ; но они забывають, что дело идеть о бюрократіи, которая въ действительности военною никогда стать не можетъ. Соединеніе либеральнаго направленія въ русскомъ журнальномъ смыслі съ канцелярскимъ взглядомъ, для котораго сущестувують только списки, а не живые люди, привело насъ къ вышеозначеннымъ послъдствіямъ-Вотъ какимъ образомъ чиноначаліе войска русской монархіи разошлось съ 1862 г. съ чиноначаліемъ демократической Америки и съ мнвніемъ великаго республиканца Вашингтона.

Мы повторяемъ: въ отношеніи корпуса офицеровъ русская армія не находится еще, можеть быть, въ дурномъ положеніи; но, по нашему мнѣнію, если продлится нынѣшняя система производства и если въ новой всеобщей военной повинности русское дворянство, какъ государственное служилое сословіе, не будетъ поставлено въ исключительное, строго-обязательное, но никакъ не всесословное отношеніе къ арміи, то мы неизбѣжно придемъ кътакому положенію въ близкомъ будущемъ.

Единственное объясненіе нововведеннаго безсословнаго состава офицеровъ, неоправдывающихъ себя никакимъ качествомъ необходимость пополнить некомплекть, образовавшійся встёдствіе постепеннаго устраненія дворянства отъ военной службы — ничего не объясняеть. Въ самодержавномъ русскомъ государствъ дворянство, сохраняющее свое мъсто, не можетъ уклоняться отъ воли Монарха - это небылица. Дворянство осталось въ гвардіи потому, что гвардія также осталась почти темь же, чемь была. То же самое оказывается во многихъ кавалерійскихъ подкахъ, потому что наша кавалерія имбеть свое отдільное военное начальство, высвобождающее ее нъсколько изъ-подъ произвола бюрократіи. Въ настоящей же арміи произошло другое. Дворянство никогда отъ нея не устранялось, но оно было устранено рядомъ бюрократическихъ мъръ, лишившихъ строевую службу ея прежняго, всемірнаго характера, — мірть въ томъ же духів, который внушиль потомъ обращение массою писарей въ офицеровъ.

Причина, по которой русское дворянство, недавно еще служившее въарміи почти поголовно, стало отъ нея отстраняться, объяснена
нами косвенно, выше, въ разсужденіи о приказной службу. Никакое дворянство въ свътъ не считало своиму дъломъ службу на
низшихъ канцелярскихъ ступеняхъ, требующую отъ лица качествъ
почти противоположныхъ тъмъ, въ которыхъ состоятъ сила и значеніе высшаго государственнаго сословія. Въ канцелярскомъ чиновникъ характеръ и самостоятельность не ставятся ни во что:
онъ расцънивается исключительно съ точки зрънія мелочной аккуратности и знанія письменнаго дълопроизводства. Въ этомъ отношеніи каждый военный писарь, привыкшій рыться въ Сводъ, перещеголяєть самаго даровитаго, характернаго и образованнаго
человъка высшихъ слоевъ,—человъка, изъ котораго могъ бы выйти современемъ, пожалуй, побъдоносный главнокомандующій. Въ
каждомъ подраздъленіи общественной дъятельности нужны свои,

Digitized by Google

а не чужія свойства: лавочный прикащикь тщеславится ум'вньемъ зазывать покупателей, дьяконъ-своимъ голосомъ, писарь - знаніемъ указнаго ділопроизводства; все это качества несомнівню нужныя для одного званія, но вовсе не лістныя для другого. Не многіе изъ насъ захотять поставить себя подъ расцівнку по голосу, подобно дъякону. Для молодого человъка съ порядочнымъ общественнымъ положеніемъ вовсе не желательно быть судимымъ, въ теченіе лучшихъ літь своей жизни, съ единственной точки эрвнія канцелярской исправности, наравны съ писаремы; для молодого хуторскаго дворянина такое состязаніе съ военнымъ шисаремъ даже невозможно: при нынъшнихъ порядкахъ послъдній перещеголяеть его, оставить его въ тви, какъ офицера недоисправнаго и полезнаго. Первый изъ названныхъ нами молодыхъ людей не хочетъ, второй не можетъ разсчитывать на успъхъ такого поприща, а въ концъ-концовъ выходитъ, что съ нъкотораго времени русское дворянство поступаетъ въ армію только изъ крайности.

Кромѣ нѣсколькихъ другихъ условій, которыя мы перечислимъниже, главнѣйшая причина видимаго нынѣ устраненія дворянства отъ службы въ арміи именно эта — преобладаніе бюрократическихъ требованій, въѣвшееся въ наше войско съ 1862 года, никогда и нигдѣ еще не виданное, обращающее званіе офицера, особенно же ротнаго командира, въ канцелярское болѣе чѣмъ военное. Какъ неоднократно уже говорилось въ нашей газетѣ, для прекращенія нѣкоторыхъ безпорядковъ въ военно-хозяйственной части (въ дѣйствительности очень мелкихъ), военное управленіе прибѣгло не къ основнымъ мѣрамъ—не къ упраздненію солдатской работы по внутреннему полковому хозяйству и не къ приведенію въ точное соотвѣтстіе отпуска съ потребностью, а ввело непомѣрную, ничего недоказывающую и ни отъ чего неограждающую письменную отчетность въ частяхъ. Ротный командиръ съ

Digitized by Google

его 17-ю и болье шнуровыми книгами обратился изъ строевого начальника въ бухгалтера, полковое уплавленіе-въ гражданскій департаментъ, вследствіе чего офицеры-писаки и счетчики стали въ армін на первое м'єсто и совершенно заслонили боевыхъ. Кромѣ спеціальныхъ частей, надъ которыми сохраняются особыя военныя инспекціи, старающіяся всёми силами поддерживать въ частяхъ боевое начало, во всёхъ остальныхъ, т. е. почти во всей армін, находящейся безконтрольно подъ рукой военной бюрократіи, строевые офицеры цінятся не только преимущественно, но можно сказать исключительно по ихъ письменной способности. Есть округа, въ которыхъ не признается никакой другой ощенки офицеровъ. Опыть доказываеть наглядно несовивстимость въ одномъ человъкъ двухъ душъ -- строевой и письменной, или, говоря иначе, военной и канцелярской, невозможность соединить въ полку эти два элемента, не жертвуя однимъ другому. Немудрено, что многія окружныя юнкерскія училища приготовляють теперь къ офицерскому званію свыше 30% военных писарей. При нын'в существующихъ порядкахъ, эти офицеры-писаря, не смотря на свою очевидную несостоятельность во всёхъ другихъ отношеніяхъ, оказываются первою необходимостью для полковъ, становятся людьми дня. Какъ же русскому дворянству вступать въ невозможное соперничество съ ними по знанію табелей и положеній, по умѣнію составлять рапортички, по безмольной покорности прихотямъ письменнаго начальства, по равнодушію къ требованіямъ настоящей строевой службы и дисциплины, отошедшимъ далеко на задній планъ? Кром'в того, методическое обученіе грамот'в солдать поставлено также въ одно изъ главнъйшихъ достоинствъ офицеру, для чего въ юнкерскія училища введенъ курсь педагогіи. Въ этомъ отношени также, прилежный писарь всегда перещеголяетъ молодаго дворянина, и свътскаго, и хуторскаго. Замътимъ мимоходомъ, что хотя обучение грамотъ въ войскажъ — дъло полезное, но никакъ нельзя смѣшивать качествъ школьнаго учителя съ качествомъ боеваго офицера. Если есть еще люди, вѣрующіе афоризму, что прусскія побѣды одержалъ школьный учитель, то никто не повѣритъ, чтобы пруссаки могли побѣждать подъ начальствомъ этихъ самыхъ школьныхъ учителей. Въ сущности оказывается, что нынѣшняго армейскаго офицера цѣнятъ преимущественно по свойствамъ, можетъ быть и полезнымъ, но чуждымъ его прямому званію и его воспитанію. Очень понятно, что высшее сословіе не идетъ охотно на конкурренцію, въ которой его прирожденныя качества, тѣ имѣнно, которыми оно сильно, имѣютъ мало значенія.

Кром'в этой основной причины устраненія русскаго культурнаго сословія отъ службы въ арміи въ посл'єдніе годы, существують еще многія другія, достаточно уважительныя и явныя причины, снимающія съ него въ значительной степени отв'єтственность за кажущееся равнодущіе къ первой изъ своихъ обязанностей. Объ этомъ предметъ было достаточно ръчей, во время засъданія военных коммиссій; потому мы не станемь разбирать его подробно, а укажемъ только для памяти главные факты. Нынъшній армейскій офицеръ, кром'в особенныхъ исключеній, не им'ветъ передъ собой карьеры, такъ какъ почти всв начальствующія лица не выростають изъ арміи, а приходять въ нее извиб. Прежде одни офицеры гвардіи, въ силу своей привилегіи въ чинахъ, садились на голову армейскимъ-это было вредно; теперь же разсадникомъ начальства служить и генеральный штабъ (что было бы справедливо, если бы этотъ штабъ не былъ выдвленъ въ особую нестроевую корпорацію), и вся безчисленная военная администртція, такъ что назначеніе армейскимъ командиромъ гвардейскаго офицера стало изъ вреднаго, какимъ было прежде, относительно полезнымъ, отбивая вакансію у какого нибудь столоначальника, еслибъ последнему вздумалось снизойти до строевой должности.

Затъмъ званіе полковаго командира, стоявшее прежде очень высоко, теперь уже никого не прелъщаетъ: какое значение имъетъ полковой командиръ въ военномъ въдомствъ, когда каждый начальникъ отделенія военныхъ канцелярій — генералъ, каждый столоначальникъ-полковникъ, и притомъ стоящій гораздо больше на виду, скорве подвигающійся въ службв, пользующійся значительно высшимъ содержаніемъ? Въ военной бюрократіи смінотся надъ людьми, им вющими простоту переходить во фронть, хотя бы въ начальническія должности. Разум'ьется, съ пониженіемъ званія командира на столько же понизилось и званіе подчиненнаго ему офицера, не имъющее теперь никакого значенія, ни въобществъ, ни даже въ глазахъ его собственнаго высшаго начальства. Вниманіе бюрократических управленій, между которыми подблено . командованіе арміей, обращено преимущественно на своихъ же несчетныхъ сотрудниковъ, на свои хозяйственныя въдомства. Что значить для нихъ строевой офицеръ? Кромъ того, при размноженіи военной бюрократіи въ такой степени какъ она размножилась съ 1862 года, въ числъ, личномъ значении и стоимости, могло ли остаться много вещественныхъ средствъ на содержание армейскихъ офицеровъ? Содержаніе это было повышаемо, но далеко не соотвътственно чрезвычайному вздорожанію жизни, такъ что въ дъйствительности офицеръ получаетъ теперь меньше чъмъ получалъ прежде \*). Мы не перечисляемъ общихъ недостатковъ, су-

<sup>\*)</sup> Если бы можно было вывести стоимость каждаго мелочнаго распоряженія нашего военнаго управленія и каждаго ружья, не по цёнё бумаги и черниль, и не по деньгамь, уплачиваемымь оружейному фабриканту, а по общему расходу на административный механизмь, употребляемый для написанія этой бумаги и для заказа ружья,—добытая цифра оказалась бы баснословною. Къ сожалёнію, такую работу можеть совершить не частинй человёкь, а только сама же администрація, которая, конечно, никогда ее не предприметь. Въ этомъ отношеніи не помогуть никакія повёрочныя коммиссіи. Для избавленія русской арміи отъ такого непосильнаго и непроизводительнаго бремени, остается въ будущемъ только одно средство: взять военно-административные штаты какого либо экономнаго



ществующихъ по нашему мненю въ ныне действующей военной системь, и говоримь лишь о личномь положени офицера. Въ этомъ отношении съ 1862 года произошло коренное измѣненіе, которое можно выразить немногими словами; армія и военная бюрократія пом'внялись м'встами — бюрократія выдвинулась на первый планъ, армія отошла на второй планъ. Очень естественно, что большинство людей, желающихъ устроиться на службъ и пользующихся какими либо преимуществамиспособностью, знаніемъ, ловкостью, покровительствомъ — устремилось въ бюрократію, и арміи остался одинъ оборышъ. Этотъ приливъ дюдей не удучшилъ военную администрацію, потому что единственное улучшение ея можеть состоять только въ упрощеніи, въ наложеніи на каждаго действователя личной ответственности, чему усложнение механизма явно противоръчить; но оно чрезвычайно ослабило армію, не говоря о другихъ причинахъ, долженствовавщихъ понизить ея нравственный уровень подъ бюрократическимъ управленіемъ. Немудрено, что на званіе армейскаго офицера осталось нынъ мало охотниковъ между людьми, имъющими доступъ къ чему нибудь другому. Замъна прежняго сословнаго состава офицеровъ безсословнымъ, неудовлетворяющимъ никакому ценсу, ни въ какомъ отношеніи, безъ сомнінія

государства и ввести ихъ у насъ, на первый разъ буквально, не требуя отъ отдъльныхъ въдомствъ и строевыхъ частей переписки и отчетности свыше тъхъ, какія требуются, положимъ, въ Пруссіи. Исключеніе можетъ быть допущено только въ средъ практической дъятельности, для хозяйственныхъ коммиссіонеровъ, закупщиковъ и проч., такъ какъ тутъ дъйствительно оказываются иныя мъстныя условія; но для написанія ванцелярской бумаги и сведенія счета требуется столько же труда и времени въ Пруссіи, какъ и въ Россіи. Пусть это буквальное подражаніе заключить подражательный періодъ нашей исторіи; оно будетъ полезнъе многихъ другихъ. Безъ такого удара по Гордієву узлу правительство никогда его не распутаетъ, не заставитъ тисячи людей искренно трудиться надъ преобразовапіемъ, противоръчащимъ ихъ прямымъ пользамъ; а между тъмъ у государства видимо не станетъ средствъ на содержаніе разомъ двухъ армій—боевой и арміи мирныхъ воителей.

раздвинула еще болье промежутокъ, образовавшійся постепенно между русскимъ культурнымъ слоемъ и арміей.

Въ тоже время относительное положение нашего дворянства было глубоко потрясено преобразованіемъ 1861 года и рядомъ последовавших за нимъ меръ, - потрясено и въ общественномъ, и въ экономическомъ отношеніи. Съ одной стороны дворянство почти утратило свое прежнее, явно очерченное мъсто въ государственномъ стров, что не могло не отозваться въ извъстной мъръ на понятіяхъ его о служебной обязанности и о сродной ему карьерѣ; съ другой — имущественныя средства большинства значительно понизились, а военное дёло вознаграждаеть людей вещественно очень недостаточно-приманка его заключается совсёмъ въ другомъ. Вследствіе всёхъ вышеизложенныхъ причинъ, взятыхъ вмъсть, число дворянъ, посвящающихъ себя военной службъ, должно было необходимо оскудъть у насъ. Еслибъ вліяніе такихъ условій обнаружилось у нащихъзанъманскихъ сосъдей, прусское юнкерство, составляющее всю силу побъдоноснаго войска новой имперіи, которую оно сложило, можно сказать, своими руками, отшатнулось бы отъ арміи еще скорве и поливе, а главное сознательное, какъ это произошло во Франціи. У насъ же оказался не разрывъ, а только временное охлажденіе. Тъмъ не менье, дъло не можетъ оставаться въ настоящемъ положеніи. Солдаты безъ офицеровъ вовсе не составляютъ силы, а дать офицеровъ русской арміи можетъ только дворянство, никакъ не юнкерскія училища, наполняемыя писарями и исключенными семинаристами.

Наше спасеніе заключается въ просторъ, предоставляемомъ закономъ о всесословной военной повинности; но для такой цъли нужны новыя постановленія. Въ нынъшнемъ своемъ видъ недавно вышедшій законъ, составленный въ духъ всъхъ прочихъ военныхъ преобразованій системы 1862 года, никакъ не спасетъ насъ, потому что содълаетъ возвратъ къ естественному, един-

ственно-возможному и надежному ісрархическому устройству русской арміи еще затруднительнье.

Всесословная военная повинность нужна была нашему отечеству какъ возстановленіе государственнаго права въ отнощеніи ко всёмъ подданнымъ безъ изъятія, но не какъ вещественная потребность; она никогда не можеть стать вещественною потребностью въ громадномъ государствъ, имъющемъ возможность поставить подъ ружье, посредствомъ всякого закона о наборъ, большее число людей, чёмъ ему нужно. Маленькая Пруссія выросла силою всесословной службы; но, обратившись въ Германію, она удержала только право ставить подъ ружье всёхъ, въ действительности же не пользуется и не можеть имъ пользоваться. Въ 1856 году у насъ состояло въ распоряжения военнаго въдомства 2.600,000 человъкъ; развъ можетъ когда либо явиться потребность въ числъ солдать еще высшемъ? Стало-быть вещественно прежній законь о наборѣ вполнѣ удовлетворялъ нуждамъ государства. Надобно было покончить, ради справедливости, съ вопіющими исключеніями сословными и племенными, но въ тоже время не было повода смотръть на новыя положенія иначе какъ съ этой точки эрънія. По нашему мнѣнію, въ Россіи ничто не вызываетъ необходимости призывать каждаго, внъ дворянства, къ лично-обязательной службъ, воспрещая покупку зачетныхъ квитанцій, такъ какъ у насъ никакъ не можетъ оказаться недостатка въ солдатахъ; Пруссія удержала такой законь, какь существующій, но, по всей віроятности, не создавала бы его вновь для многолюдной Германской имперіи, еслибъ его прежде не было. Положительное значеніе новой военной повинности, внъ вопроса о правъ, можетъ состоять у насъ въ томъ лишь, чтобы пополнять посредствомъ ея русскую армію офицерами. Кажется, въ этихъ видахъ исключительно военное въдомство желало безусловно обязательной личной службы; какъ ни успокоиваться на бумажныхъ спискахъ, а

угрожающій намъ составъ офицерства изъоднихъ писарей режетъ глаза всякому. Но только избранный для того путь не можетъ привести къ цёли ни въ какой степени. При всесословности можно заставить всякаго, на кого упадеть жребій, прослужить извъстный срокъ нижнимъ чиномъ, но нельзя никого обязать оставаться строевымъ офицеромъ въ мирное время, а вся сила арміиименно въ строевыхъ офицерахъ мирнаго времени; безъ нихъ она не станетъ ни кадромъ, ни школой, а останется только расходомъ. Извъстными мърами очень дегко принудить мододыхъ людей высщаго сословія дослуживаться до патента на званіе офицера резервныхъ войскъ, чтобы потомъ, съ объявленіемъ войны, не пасти воловъ въ качествъ фурштатовъ: только что же мы станемъ дълать съ массою резервныхъ офицеровъ, безъ офицеровъ дъйствующихъ? А первыхъ невозможно удерживать на дъйствительной службъ послъ производства противъ воли, если условія этой службы ихъ отталкиваютъ. Въ настоящее же время, когда дворянство, особенно не богатое, стало уже утрачивать, можно сказать, привычку къ военной службъ и понятіе, что въ ней заключается прямое его призваніе, --- вопросъ состоить не только въ томъ, чтобы возвратить строевой службъ прежній ея блескъ, а въ томъ еще, чтобы возстановить прежнія привычки и понятія сословія. Разглащенный законъ о всесословной военной повинности для такой цѣли совершенно безсиленъ.

Упроченіе качества русской арміи требуеть той же развязки какая нужна для того, чтобы вдохнуть жизнь въ нашъ земскій строй, вызвать нашу общественную дѣятельность и сложить наше сборное мнѣніе, вывести наружу національную личность въ образованныхъ слояхъ, для того чтобы возстановить и окончательно сплотить нравственную и умственную силу русской народности, — требуетъ связнаго, самостоятельнаго, законно-установленнаго положенія культурнаго общества, призваннаго къ бытію

въ качествъ политическаго и служилаго Петромъ Великимъ государственнаго сословія, внѣ котораго у насъ нѣтъ ничего, кром'в стихійных силь. Надобно возложить отв'ятственность за гражданское развитіе и за армію на сознательных людей—на русскикъ европейцевъ, сплоченныхъ въ одно нравственное цълое. Примъръ арміи выказываеть эту необходимость столь же убъдительно, но еще ръзче чъмъ всъ другія стороны нашей жизни. Петръ Великій создаль русскую постоянную армію какъ европейскую, съ офицерами на образецъ европейскихъ, безъ которыхъ она не мыслима; для подбора такихъ офицеровъ, болъе чъмъ для чего нибудь другаго, онъ трудился всю жизнь надъ образованіемъ культурнаго европейскаго слоя въ Россіи. Эти офицеры сділали русскую армію, до того времени бившуюся въровную противъ крымскихъ татаръ, темъ, чемъ она была на нащихъ глазахъ-арміей, побъждавшею Европу. Въ послъднихъ бояхъ за Кавказомъ горсти русскихъ солдатъ противъ огромныхъ регулярныхъ армій турокъ, лично очень храбрыхъ и дисциплинированныхъ людей, не уступающихъ никому другому, вооруженныхъ лучше насъ мы достаточно видели, какимъ образомъ нравственная разница между офицерами той и другой стороны решала бой, вне всякаго отношенія къ числу солдать. Наша армія была сильна тімь же, чімь можеть быть силень весь нашь государственный и общественный строй-тымь, что силы могучаго отъ природы русскаго простонародья направлялись развитыми русскими людьми. Историческій духъ нашей арміи исчезнеть невозвратно, если она перейдеть въ руки писарей, разночинцевъ и псаломщиковъ допетровской эпохи. Неужели такой возврать возможень послѣ полутора въковой исторіи, потратившей всь свои силы безь остатка на со зданіе образованнаго русскаго общества?

Но, понятенъ или непонятенъ такой возвратъ, онъ неизбъженъ при общеобязательной военной повинности всееословной, безраз-

личной для всёхъ состояній. Последствія его могуть быть предотвращены только особыми законно опредъленными обязанностями дворянства къ военной службъ, что не мыслимо безъ ръшенія вопроса объ общихъ отношеніяхъ русскаго культурнаго сословія къ государству; могуть ли существовать исключительныя обязанности безъ исключительныхъ правъ? Въ этомъ случав Пруссія, приравнивающая по военному закону свое дворянсиво къ прочему населенію, намъ не примъръ по многимъ причинамъ: прусское дворянство издревле составляетъ касту, считающую военную службу своимъ правомъ, вслъдствіе чего никакія особыя мъры не нужны для привлеченія его въ армію; вступленіе же каждаго новаго офицера въ полкъ зависитъ тамъ отъ сословнаго полковаго офицерства, крайне ревниваго къ своему званію. Затімъ въ Пруссіи существуетъ многочисленное и очень образованное среднее сословіе, преимущественно дающее офицеровъ спеціальнымъ оружіямъ, безъ котораго прусская армія не можетъ обойтись, да и не къ чему, и котораго у насъ совсемъ нетъ. Не смотря на то, офицеры-недворяне до такой степени ръдъютъ въ прусской армін, подымаясь кверху, что на высшихъ ступеняхъ ихъ почти совсёмъ нётъ, т. е. законъ сравнивающій всёхъ по букв'ь, просвивается административно сквозь сито. Между твиъ нвмецкое дворянство составляетъ только часть образованнаго общества, въ Германіи легко было бы подобрать офицеровъ и внѣ его, у насъ же наслъдственное культурное сословіе заключаеть въ себъ все общество, внъ котораго можно отыскать только писарей н семинаристовъ. Ясно, кажется, что если ужъ подражать, то надо подражать не формальному, а внутреннему, действительному порядку подбора прусскихъ офицеровъ, смотръть не на пріемы, вынуждаемые мъстными условіями, а на цъль, къ которой стремится берлинское военное управление. Наша отечественная потребность чистосердечнъе прусской, мы не желаемъ просъивать черезъсито офицеровъ, разъ допущенныхъ къ эполетамъ, откуда бы они ни вышли; но намъ нужно, какъ и всёмъ другимъ, серьозно расцёнивать источники, изъ которыхъ мы почерпаемъ своихъ офицеровъ.

Съ признаніемъ русскаго дворянства (вмъстъ съ лицами, законно къ нему приравненными) государственнымъ сословіемъ въ прямомъ значеніи слова, оно должно стать сословіемъ обязательно служилымъ. Права безъ обязанностей такъ же невозможны, какъ обязанности безъ правъ, а наше дворянство, съ самаго начала своего бытія, особенно же послів Петра Великаго, никогда не им вло самостоятельных в корней въ русской почве, на образецъ привилегированныхъ европейскихъ кастъ; корни его исходили изъ верховной власти, оно существовало исключительно какъ правительственное орудіе; оно и теперь можеть упрочить свое политическое бытіе только подъ условіемъ---нести посильную службу Государю и русской земль. Когда рычь идеть о нашемъ дворянствв, то вопросъ заключается только въ размврв обязательной службы, требуемой современными нуждами, а не въ самой служилости, составляющей душу этого учрежденія. Думаемъ, что военная повинность должна быть обязательною у насъ на известный срокъ для каждаго дворянина, достигшаго указнаго возраста, безъ малъйшаго исключенія, безъ выкупа и замъщенія, не по жребію, а поголовно, но только для дворянина. Какъ сказано прежде, мы не видимъ никакого понятнаго объясненія для распространенія такой же принудительности на прочія сословія. Мы считаемъ продажу зачетных в квитанйи изъ рукъ правительства полезнымъ дъломъ, для удовлетворенія н'якоторымъ нуждамъ арміи и для освобожденія торговыхъ и промышленныхъ людей отъ повинности, которую ни считаютъ несродною себъ; для развитія арміи ихъ деньги окажутся несомнённо полезнёе ихъ личности; но въ такомъ случав, цвна квитанціи должна быть высока, примврно около

3,000 рублей: охотниковъ выкупаться окажется достаточно и выручка будеть значительная.

Устанавливая обязательность личной военной повинности дворянства, нельзя, однакожь, упускать изъ виду, что невольные офицеры, даже дворяне, не удовлетворяють цёли. Значеніе офицера состоить именно въ томь, что онь свободно идеть на опасность, а потому имѣеть нравственное право насильно вести за собой другихъ; кромѣ того, обязанности офицера, даже въ мирное время, требують чтобы онъ предавался имъ съ охотою. Дѣло не въ томь, чтобы заставлять порядочныхъ молодыхъ людей служить офицерами, а въ томъ, чтобы дать имъ нетрудный доступъ къ этому званію и предварительную привычку къ военной службѣ; при этихъ условіяхъ, когда русское офицерство станетъ вновь дворянскимъ по духу, охотники польются въ него какъ и прежде.

Мы изложимъ свой взглядъ по этому предмету, конечно, какъ личное мнѣніе, но съ большею увъренностью, чъмъ излагали его по поводу практическаго устройства мъстнаго самоуправленія. Въ послъднемъ отношеніи нельзя ступить шагу безъ всесторонняго обсужденія дѣла самими земскими людьми,—обсужденія, еще не высказавшагося; въ первомъ же, о которомъ идетъ теперь рѣчъ, намъ давно извъстно мнѣніе большей части русскихъ военныхъ людей, пользующихся и пользовавшихся въ наше время заслуженною извъстностью.

Мы думаемъ, что прежде всего необходимо возстановленіе званія полковаго юнкера въ прежнемъ его видѣ, а затѣмъ нужно призывать на службу всѣхъ дворянъ подлежащаго возраста поголовно, не рядовыми, а юнкерами, съ обязанностью прослужить годъ; изъ прочихъ же сословій давать юнкерскіе галуны, также прямо со вступленіемъ въ строй, молодымъ людямъ, имѣющимъ гимназическій дипломъ или выдерживающимъ соотвѣтственный экзаменъ, если они предварительно согласятся на годовую службу; въ случаъ же несогласія, оставлять ихъ рядовыми на срокъ, установленный нынъщнимъ уложеніемъ. Независимо отъ военно-учебныхъ заведеній, разрядь юнкеровь станеть разсадникомь постоянныхь офицеровъ добровольныхъ и также обязательныхъ офицеровъ ополченія; кто не захочеть посвятить себя военной службі, тоть выучится ей достаточно, по крайней мере для того, чтобы командовать ополченскимъ взводомъ. Экзаменъ дворянъ на юнкера, при поступленіи ихъ въ строй, долженъ соответствовать не какимъ либо произвольнымъ взглядамъ канцелярской эрудиціи, пробивающейся заголовками пышныхъ и несостоятельныхъ программъ, а дъйствительной потребности, - тому, что прямо необходимо для оберь-офицера, также какъ дъйствительному уровню образованія въ Россіи; для этого нужно немного, но это немногое молодой дворянинъ пополнитъ качествами, придаваемыми ему закаломъ нъсколькихъ покольній. Готовить же просвыщенныхъ людей — дъло общества, а не военнаго въдомства, которое тогда только и начинаетъ заниматься общимъ просвъщеніемъ, когда сознаетъ себя недостаточно военнымъ. Въ настоящее время русская армія не почувствуеть уже недостатка въ серьозно-образованныхъ дюдяхъ, не прилагая къ тому собственныхъ стараній.

Останется приготовить къ военному дёлу юнкеровъ, желающихъ продолжать службу офицерами. Для этой цёли нынёшнія юнкерскія училища не годятся: онё могутъ приготовлять только иппологовъ. Даже преобразованныя онё не удовлетворять потребности потому, что соотвётствують не военному, а административному подраздёленію, стоять подъ рукою бюрократіи и навсегда останутся проникнутыми вложенною въ нихъ закваскою. Ихъ можно только закрыть а не переобразовать. На мёсто ихъ нужны корпусные классы, временные, зимніе, для каждаго корпуса отдёльно, съ преподаваніемъ исключительно военныхъ предметовъ и, пожалуй, математики. Преподаваніе, думаемъ, должно быть серьозное,

но не обширное, не педантское, — соотвътствующее потребностямъ строеваго офицера, а не главнокомандующаго или профессора. Главнокомандующее выростають на иной почвъ, кромъ случаевъ необычайнаго дарованія, которое само умъетъ пополнить недостающее ему. Однимъ словомъ, пріемный экзаменъ долженъ въточности соотвътствовать среднему уровню образованія небогатаго дворянства; выпускной военный экзаменъ—средней мъръ спеціальныхъ знаній, нужныхъ оберъ-офицеру. Тогда громадное большинство поступающихъ удовлетворитъ тому и другому.

Поступленіе въ военные классы, равносильное желанію остаться на службъ, должно зависъть, конечно, отъ воли каждаго. Нежелающій им'веть право, по прослуженій года, быть перечисленнымъ въ ополчение. Но звать дворянъ въ военную службу, особенно на первое время, еще недостаточно; надобно ихъ привлечь въ ней. Какъ большинство дворянства, на которое можно разсчитывать для армін—не богатое, не ценсовое, то людей, изъявляющихъ желаніе посвятить себя военной службі, слідуеть обезпечить съ перваго же дня сообразно ихъ положенію-назначить имъ содержаніе, кром'в общаго казеннаго довольствія, которое они также могуть получать деньгами. Содержание должно идти имъ съ того дня, когда они изъявять желаніе слушать военный курсь, — хотя бы съ перваго же дня службы; но въ такомъ случать они обязуются оставаться въ рядахъ до производства въ офицеры. Затемъ они вольны располагать собою; но огромное большинство, привыкщи къ службъ, несомнънно останется въ ней послъ производства. Средства на содержание обязавщихся юнкеровъ не составляють вопроса. Если число ихъ будетъ равняться числу всъхъ нынъшнихъ вольноопредъляющихся—71/2 тысячамъ, и если каждому положатъ примърно по 200 руб. въ годъ, то и тогда сумма эта будетъ гораздо ниже той, которая расходуется покуда на разныхъ сверхштатныхъ и состоящихъ около военныхъ канцелярій. Можно надъяться, что у насъ никогда не окажется затрудненія въ денежныхъ средствахъ на необходимыя потребности арміи, какъ только окончательно выяснится вопросъ, кто для кого существуетъ: воєнная ли администрація для арміи, или наоборотъ?

• Затемъ всемъ юнкерамъ, не желающимъ продолжать военную службу, следуеть предоставить право оставить ее черезъ годъ, со званіемъ офицера ополченія, разум'вется, при одобреніи ихъ начальствомъ; меньше года службы положить нельзя, если человъкъ въ это время долженъ чему нибудь выучиться. Одна изъ главныхъ силь Россіи состоить въ возможности, ей только свойственной, выставить многочисленное и устроенное ополченіе. Потому офицеры ополченія должны существовать не на одной бумагь; даже въ мирное время безъ нихъ, въроятно, не обойдется, хотя на самые короткіе сроки, какъ это происходить въ Швейцаріи и Англіи. Съ другой стороны, офицеры изъ дворянъ-юнкеровъ еще необходимъе въ ополченіи, чъмъ въ арміи. Въ постоянномъ войскъ солдать привыкаеть повиноваться офицеру, какъ офицеру, независимо отъ его происхожденія. Ополченіе же состоить изъ крестьянъ. обученныхъ владеть оружіемъ (въ чемъ и должно состоять ихъ подготовленіе), но не срощенныхъ дисциплиною. Начальствовать съ какимъ нибудь толкомъ надъ этими людьми можетъ тотъ лишь. кого они признають за высшее лицо еще въ родномъ селъмъстный дворянинъ. Не выработанная между ними дисциплина можеть заменяться только естественными отношеніями старшинства и почтенія. Для годности ополченія необходимо, чтобы всѣ наши убздные дворяне были нісколько знакомы съ военною службою: иначе оно останется вовсе безъ офицеровъ, или выступитъ съ такими офицерами, которыхъ лучше ужь не безпокоить.

Сущность вышеозначенных мёръ, которыя мы считаемъ неизбёжными въ настоящемъ положени дёла, состоитъ, очевидно, въ томъ, чтобы замёнить нынёшнюю мало-состоятельную, искуственно-высиживаемую іерархію русскихъ силъ, постоянныхъ и резервныхъ, — іерархіею естественною. Когда дѣло идетъ о томъ, чтобы замѣнить прежнюю рекрутскую армію устроеннымъ для боя русскимъ народомъ, то исполнимость такого плана зависитъ прямо отъ условія, чтобы каждый русскій дворянинъ обратился въ прирожденнаго офицера народной силы (кромѣ личностей совершенно неспособныхъ). Это необходимо и въ военномъ, и въ политическомъ отношеніи. Но въ такомъ случаѣ ясно, почему въ дворянствѣ не могутъ быть допущены ни замѣщеніе, ни выкупъ, почему отъ дворянства должна требоваться вз основаніи поголовная военная служба: дворянину пришлось бы откупаться не отъ солдатства, что еще понятно, но отъ офицерства.

Мы сказали «съ основаніи» потому, что на практикѣ нельзя, конечно, не допустить многихъ исключеній какъ въ сокращеніи срока службы, такъ и въ полномъ освобожденіи отъ нея по опредѣленнымъ категоріямъ и лично, для окончанія образованія, по особымъ семейнымъ обстоятельствамъ и проч. Люди не могутъ установить никакого непреложнаго правила, что не колеблетъ, однако же, необходимости общихъ правилъ.

Установленіе твердаго военнаго чиноначалія даеть возможность поставить вооруженныя силы Россіи на подобающую имъ нравственную высоту, обезпечивая ихъ потребнымъ числомъ и качествомъ офицеровъ, но не достигаеть еще этой цёли прямо. Цёль достигнется вполнё, когда кончится преобладаніе бюрократіи въ военномъ вёдомствё, когда устройство и воспитаніе нашей арміи станеть исключительно боевымъ. Самый лучшій подборъ офицеровъ, вводимыхъ въ полки, еслибъ даже онъ былъ осуществимъ при нынёшнихъ условіяхъ, не поправить дёла, если офицеры не захотять продолжать службу или окажутся безсильными противъ общаго теченія. Мы только указали на этотъ вопросъ и

не станемъ входить въ его подробности: онъ достаточно разъясненъ уже въ другихъ трудахъ, чтобы «имъющій очи могъ видъть».

Кром' того, для осуществленія всей мощи, къ какой способна, русская армія, для взвращенія ей духа суворовскихъ войскъ, нужно измѣненіе не только многихъ нововведенныхъ порядковъ, но и нъкоторыхъ прежнихъ. Мы говоримъ о той лишь сторонъ дъла, которая прямо касается качества офицеровъ. Нужна отмъна внішних привилегій по родамь войскь. Пока каждый русскій офицеръ не будетъ имъть въ глазахъ правительства, если не общества, того же значенія, какъ кавалергардскій или преображенскій, пока эполеты не будуть возведены въ Россіи въ такой же почеть, какимъ пользуется портупея въ Австріи, -- у насъ не возникнетъ цъльнаго и связнаго корпуса офицеровъ. Высшее дворянство стоитъ въ головъ низшаго-это неизбъжно и правильно; но во-первыхъ, эта ступень можетъ принадлежать ему только нравственно; во-вторыхъ, оно должно быть разлито по всему тълу государства и арміи, а не скопляться заурядь въ одномъ мість; тогда только оно принесетъ свою пользу. Устройство русскаго служилаго сословія, какъ верхняго, обдумано-сложеннаго пласта земскаго царства, несовмъстно съ порядкомъ, существовавшимъ за столомъ Карла Великаго, гдъ графы служили герцогамъ, бароны — графамъ, простые дворяне — баронамъ. Призвать русское культурное сословіе къ поголовно-обязательной военной службъ, затъмъ чтобы распредълять его потомъ на искусственные и неравномърные по правамъ разряды, -- было бы противоръчіемъ русской исторіи и лишило бы это учрежденіе жизненности въ самомъ началъ.

Неотстранимая потребность времени ведеть насъ къ одному общему исходу: и въ общественномъ устройствъ, и въ арміи дъло не обойдется безъ исторически-развитаго русскаго слоя, вызваннаго къ совокупной дъятельности.

## ГЛАВА VII

Мы высказали свой взглядь на отдёльныя стороны вопроса, съ которымъ обратились къ читателямъ въ началъ этого труда: какимъ образомъ мы, русскіе люди, выходящіе изъ воспитательнаго періода своей исторіи, обязанные отнынъ стоять на своихъ ногахъ, можемъ способствовать сложенію нынъщняго и нарождающагося покольній, обезличенных сверху и стихійных снизу, безсвязныхъ умственно и правственно, въ органическое общество. Намъ остается еще свести эти отдёльныя изысканія вм'єсть и подвести къ нимъ итоги. Каковъ бы ни быдъ личный взглядъ на лучшій исходъ изъ такого состоянія, трудно усомниться, что мы дійствительно въ немъ находимся, что, не смотря на громадную силу статистическую, на довольно распространенное образованіе, на великія народныя качества, наша сознательная сила нравственная еще вовсе не сложилась; а главное, въ настоящее время у насъ не видно даже органовъ, способныхъ выработать и установить ее. Трудно отрицать въ современной Россіи полный разбродъмнічній и отсутствіе какой-либо общественной діятельности, что отражается на всёхъ проявленіяхъ нашей жизни— на печати, на самоуправленіи, на нашемъ безсиліи оказать нравственное вліяніе на окраины. Мивніе о современной нашей скудости, сравнительно съ недавнимъ возбужденіемъ русскаго общества, можно назвать общепризнаннымъ, хотя каждый объясняеть его по-своему. По нашему понятію, объясненіе этого явленія представляется само собою. Двадцать лътъ тому назадъ, русская мысль дъйствительно высказывала ръзкія мнънія, и эти мнънія отчасти группировали людей; но тогда она только пережевывала въ последній разъ запасъ чужихъ идей и знаній, занесенныхъ къ намъ въ теченіе воспитательнаго періода, работала надъ ними окончательно и болье сознательно чымь прежде, откуда и происходило это кажущееся оживленіе. Когда же на м'єсто голой теоріи намъ открылась и практика, когда мы стали на свою собственную почву ногами а не головой, какъ стояли на ней прежде, когда для насъ явилась неотложная потребность говорить свое, а не чужое - мы всь замолчали разомъ, такъ какъ своего намъ покуда сказать нечего. Свое мнъніе складывается только жизнью, и притомъ жизнью не отдъльныхъ личностей, а общественныхъ группъ, которыя и прежде у насъ были слабы, а при новой перепашкъ русской почвы были совсёмъ выполоты. Каждому русскому, желающему сказать что либо путное, пришлось теперь додумываться до всего своимъ одноличнымъ умомъ — трудъ непосильный. Переводить же какую-либо мысль въ общественную дъятельность однолично — уже совершенно немыслимо. Въ такомъ состояніи, при отсутствіи общественной организаціи, ни умственная, ни дізтельная жизнь Россіи не сложится не только въ пятнадцать, но и въ полтораста лътъ; сухой песовъ никогда не сростется самъ собою въ камень. Природное различіе въ л'астница существъ состоитъ именно въ развитіи организацій; только организаціей самое маленькое позвоночное явно превосходить самаго больщаго моллюска. Въ этомъ отношени всъ образованные народы -- позвоночные, вст они заключають въ своемъ общественномъ устройствъ твердый остовъ, прочно установденный культурный слой, дающій опреділенную форму всему общественному тълу, — всь, кромъ современной Франціи и насъ Франція умудрилась утратить свою основную, историческую организацію; мы же не только не сложили ее до сихъ поръ явственно (всл'ядствіе тягот виших надъ нашею народною жизнью условій), но въ послъднее время разбросали собственными руками зачатки, готовые сложиться въ организованное цълое, — растворили въ массъ свое петровское культурное сословіе, а потому и остаемся покуда въ видъ тысячелътняго студня.

Мы видёли въ послёднихъ статьяхъ, посвященныхъ военному вопросу, что намъ нельзя обойтись безъ твердо-установленнаго образованаго сословія, не только для того чтобы жить хорошо, развиваясь самостоятельно, но для того даже чтобы жить какъ нибудь, просто для того чтобы жить. Безъ дворянства у насъ не будетъ арміи, а безъ арміи не долго простоить нынъшняя Россія. Уцьлъетъ, можетъ быть, московская и петровская Русь, принятая въ наследство Екатериной II (да и тутъ еще надо подумать о Прибалтійскомъ крав), но не устоить Русская имперія, перещагнувшая за предёды чисто-русскаго племени, со всёмъ, что ей намъчено еще судьбою впереди. Мы вёдь въ Европ'я непрошенные гости. По доброй воль, невынужденно, она не потерпить нась не только на Висле, но и на Немане, и на Припети. Всякая неотложная историческая потребность выражается не въ одномъ только отношеніи, а во всёхъ отношеніяхъ; такимъ образомъ высказывается и наша потребность въ политически-признанномъ, поставленномъ на своемъ мъстъ русскомъ культурномъ сословіи, не только въ виду ожидаемой отъ него пользы, но по необходимости. Какой смыслъ имъла бы наша исторія, если бы, потративши полтора въка на создание слоя русскихъ европейцевъ, затормозивши изъ-за этого дела всякое общественное развитіе въ Россіи, по окончаніи своей задачи она обощла бы ее какъ ненужную?

Конечно, вопросъ идетъ собственно не о потребности для России въ образованномъ обществъ, о чемъ никто не споритъ, а о политическихъ правахъ этого общества,—о томъ, должно ли оно входить въ составъ русской организованной жизни въ качествъ

частныхъ людей, какъ теперь во Франціи, или же на правахъ признаннаго закономъ высшаго сословія. Прежде всего надобно замътить, что сущность вопроса состоить не въ томъ, — какъ иные ставять его, - демократична ли русская исторія и демократичень ли русскій народъ, — хотя онъ несомнінно не демократичень во французскомъ смыслъ, не заражонъ завистію къвысщимъ слоямъ и больше върить въмъстныхъ помъщиковъ, чъмъ въ своихъ выборныхъ людей или въ чиновниковъ, — а совствъ въ другомъ: можетъ ли обойтись восьми десятимилліонная Россія безъ организаціи, безъ постоянных зредых и благонадежных руководителей, связанных въ одно целое, вместо случайныхъ, незрелыхъ и шаткихъ, — шаткихъ именно вследствіе своей незрелости и несвязности? Следуеть ли предоставить общее руководство дёломъ, даже при довёріи народа къ просвъщенному мъстному слою, одному настроенію толны, которую завтра же какое нибудь случайное теченіе можеть сбить съ толку и направить въ противоположную сторону, что значило бы, въ сущности, дать въ руководство русскимъ областямъ, заглазно отъ правительства, не сознательность, а инстинктъ? Не только для прочности общественнаго порядка, но для добра самого народа ему нужны эрълые руководители. Если бы мы могли обойтись безъ общественной организаціи, установленной на исторической сознательности, -- мы были бы единственнымъ исключеніемъ въ свътъ. Эта установленность существуетъ вездъ, конечно въ разныхъ видахъ, за исключеніемъ Франціи, расплачивающейся теперь за свою напускную безсословность. Пруссія не могла отдать, по новому положенію, земской власти юнкерству, такъ тщательно оберегаемому ею во всёхъ другихъ отношеніяхъ, такъ какъ это юнкерство-исключительная каста, далеко не представляющая всего развитато и богатаго класса страны; она также не могла отдать власти и прямо среднему сословію, совм'єстно съ дворяцствомъ, такъ какъ это сословіе не имбетъ тамъ никакого закош-

наго опредъленія, кром'в ценса; но прусское положеніе такъ обстановило выборы въ новомъ земскомъ законъ, что власть и направленіе остаются исключительно въ рукахъ исторически зрълыхъ слоевъ общества, очень близко къ англійскому образцу. Извъстна охранительность прусскаго государственнаго устройства во всъхъ другихъ отношеніяхъ. Можно быть спокойнымъ на счетъ воздержности теоретическаго либерализма въ этой державъ. Объ англійской безсословности странно даже говорить, хотя для иныхънащихъ публицистовъ и такой выводъ ни по чемъ. Англичанинъ, конечно, всегда можеть вступить во властное сословіе своего отечества и стать полноправнымъ земскимъ лицомъ (даже внъ городовъ) независимо отъ своего происхожденія, -- но не въ русскомъ смыслъ, не заслугою, а пріобрътеніемъ значительнаго поземельнаго состоянія, которое пріобрість въ Англіи не только дорого, но даже довольно трудно. Для полученія полноправія, онъ должень стать на дёлё членомъ весьма немногочисленнаго и богатаго полноправнаго сословія — вотъ что называется англійскою безсословностью. Отсюда до избранія земскихъ діятелей изъбатраковъ оказывается еще достаточно далеко, а потому разговоръ объ англійской всесословности, прим'внительно къ Россіи, можетъ быть только игрой словь, а не серьознымъ разсужденіемъ. Суть англійскаго устройства состоить въ томъ, что тамъ политическія права даются однимъ богатствомъ, а богатство поземельное находится преимущественно въ рукахъ древнихъ завоевателей страны. При такомъ положеніи дпла, можно дать названіямъ какой угодно просторъ. Въ одной Америкъ безсословность царитъ по закону, но, какъ извъстно и какъ мы оговорили прежде, только по закону, а не на дълъ. Но кромъ того, что Америка выдълываетъ въ себъ какую-то новую общественную закваску, еще недостаточно опредвлившуюся и которая не можетъ служить намъ примъромъ, существенная организація этой страны, исправляющая п

ограничивающая всякій недостатокъ общественнаго устройства, дающая ему жизнь, самостоятельность и разнообразіе, состоить въ дъленіи на штаты, -- маленькія государства, почти независимыя въ своихъ внутреннихъ дълахъ; земская жизнь развивается тамъ подъ глазами мъстной верховной власти, а не заглазно отъ нея. какъ у насъ. Затъмъ, хотя весь простой американскій народъ можетъ быть приравненъ по образованію и благосостоянію въ среднему европейскому сословію певысоких ступеней, но самоуправленіе простонародное кончается тамъ деревнею; американскіе нравы допускають въ управление графствомъ, равняющимся нашему увзду, только политикановъ, естественно принадлежащихъ къ образованному классу. При такомъ общественномъ закалъ, когда нравы пополняють законь, -- безсословность возможна. Но въ Европъ она еще никого не доводила до добра. Въ безмърной же Россіи, лишенной всякой живой организаціи областной, управляемой за глазами отъ правитальства, можно сказать, лишь оффиціально, толпою кое-какъ набранныхъ чиновниковъ, въ большинствъ совершенно равнодушныхъ къ общему дълу, безсословность значить - хаосъ, отсутствіе всякой организаціи, то-есть обезпеченности, последовательности и сознательности въ управленіи мъстною жизнью. И если бы еще хоть кому нибудь было отъ того лучше! Но, напротивъ, всъмъ стало хуже: народу, поставленному подъ руководство плутоватыхъ писарей-хуже; дворянству, лишенному своего прежняго значенія—хуже; серьезно-образованнымъ людямъ другихъ сословій, которые правом'єрно, хотя лично, примкнули бы къ дворянству и нашли бы почву для общирной діятельности-хуже, такъ какъ они теперь стираются, вмізсто того чтобы выдвигаться; купечеству, не им'вющему покуда возможности занять подобающее его действительному значенію мъсто въ общественномъ стров и примкнуть къ политическому слою - хуже; русской военной силь - гораздо хуже; всымь мыстнымъ населеніямъ, платящимъ вдвое дороже прежняго за мосты, по которымъ нельзя вздить, и вчетверо дороже за больницы, въ которыхъ никто не лвчится—также хуже; всего же хуже для преуспьянія Россіи, сначала какъ общества, а впоследствіи даже какъ государства, — безсиліе общественное не можетъ не отозваться современемъ на могуществе государственномъ. Хорошо только однимъ обще-либеральнымъ принципамъ, которые, къ сожалёнію, какъ существа метафизическія, наслаждаясь одни, не могуть даже чувствовать своего благополучія.

А между тъмъ наше шатаніе происходить только отъ недоразумбнія, отъ той игры словъ, о которой мы говорили выше, занесенной къ намъ воспитательнымъ періодомъ и заставившей насъ подразумъвать подъ русскими названіями явленія чужеземной жизни. Такъ именно случилось съ понятіемъ о надворянствв, приравненномъ во мнѣніи къ скимъ завоевательнымъ кастамъ. Устанавливая всесословность въ гражданскомъ стров и въ арміи, согласно съ призрачными русскими идеалами шестидесятыхъ годовъ, было упущено изъ виду, что наше послъ-петровское дворянство - не только не каста, но даже не самостоятельное сословіе, а лишь правительственное и общественное орудіе для просв'єщенія и благоустройства Россіи. Петръ Великій обновиль его преимущественно для арміи и правительства, отчего оно и удержало на въки свой характеръ прямыхъ слугъ верховной власти, -- слугъ надежныхъ и сознательно върныхъ гораздо болъе всякаго чиновничества. Протекшіе затымь полтора выка придали петровскому дворянству еще новое значеніе, не разрушая прежняго, - значеніе русскаго культурнаго общества. Съ недавнимъ выходомъ нашей исторіи на щирокую дорогу, не стъсняемую больше никакими исключительными обстоятельствами, тормазившими наше самобытное развитие цъдую тысячу лёть, русская монархія находилась въ танихъ выгод-

ныхъ условіяхъ, какія еще нигді не осуществлялись. Все народное культурное сословіе вм'єст взятое, со всёми притоками снизу, которыхъ оно могло ожидать въ будущемъ, проникнутое преданіями своей служилости, пользовавшееся почтеніемъ и дов'ьріемъ народа, принадлежало правительству въ собственность, составляло въ буквальномъ смысле совокупность его модей, къ которымъ власть могла всегда, по всякому поводу, отнестись со всякимъ разумнымъ требованіемъ, въ полной ув'вренности, что это требование будетъ исполнено немедленно и съ сочувствиемъ, хотя бы вынуждало къ большимъ жертвамъ. Отношенія русскаго высшаго сословія къ власти, его создавшей, были совсёмъ иныя, чёмъ Феодальная в'врность западнаго дворянства, смотр'явшаго на короля какъ на главнаго дружиннаго начальника и твердившаго ему при всякомъ удобномъ сдучав: sinon non. Изъ этого «sinon non», не иміющаго у насъ никакой почвы, вырось весь современный европейскій порядокъ, выросли всё конституціи и революціи. Насколько такія условныя отношенія были вмёстё полезны и вредны западнымъ обществамъ-это до насъ не касается, потому что къ намъ непримънимо. Со служилымъ культурнымъ обществомъ, ведущимъ за собой народъ, русская верховная власть располагала и можетъ располагать всемогуществомъ, благотворнымъ и невиданнымъ въ исторіи. Съ другой стороны учрежденіе общедоступнаго политическаго сословія было въ такой же мірів пригодно для развитія и благоустройства Россіи. Насл'ядственный культурный слой, пользующійся дов'єріемъ народа, обязанный службою правительству и открытый снизу, представляль самое подходящее, даже единственно-подходящее орудіе какъ для выработки и сосредоточенія національной умственной и нравственной силы, такъ и для направленія народной массы по должному пути; орудіе это было исторически-выработанною организацией земской всесловной монархіи, каково наше отечество. Такого учрежденія не существовало еще нигдь, кромъ Россіи, потому что въ одной Россіи впервые осуществилась истинная народная монархія, — народная въ смыслъ всесословности верховной власти, одинаково безпристрастной и доброжелательной ко всёмъ разрядамъ подданныхъ, -- народная по отсутствію какихъ-либо насильственныхъ формъ, навязанныхъ извнъ завоеваніемъ, развивавщаяся исключительно изъ самой себя, а потому смотр'ввшая на каждаго своего члена какъ на кровнаго. Действительная и упроченная монархія, представляющая не переходную форму отъ феодальнаго порядка къ республикъ, анархіи или военному деспотизму, каковы всв нынвшнія европейскія государства, — а монархія въ себ'є, по сущности, какъ Россія, не можеть обойтись безъ высшаго сословія, потому что в'єков'єчная и наследственная верховная власть можетъ преследоваь вековыя цёли только чрезъ в ков в чное же, сроднившееся съ нимъ историческое орудіе. Въ народной русской монархіи это орудіе правительственнаго д'ыствія и государственной организаціи вполнъ соотвътствовало всему ел складу, кромъ одного безобразнаго нароста крѣпостнаго владѣнія. Открываясь для каждой созрѣвшей снизу силы, но праву, а не въ видѣ исключительной милости правительства, какъ на Западъ, наше высшее сословіе не могло колоть глаза никакому серьезному честолюбію изъ подполья; напротивъ, оно представляло ему законное, соотвътственное мъръ его способностей повышеніе въ общественномь положенін, а въ то же время собирало въ пучокъ, въ одинъ общій слой, всё русскія культурныя силы, устраняя поводъ ко всякому сословному раздъленію въ будущемъ. Нашъ высшій классъ былъ всегда классомъ наслёдственнымъ; онъ остается и долженъ оставаться такимъ. Въ наслъдственности все его значеніе. Безъ нея онъ никогда не сложился бы, не сталь бы ядромь русской сознательной жизни; безъ нея онъ не можетъ быть ни орудіемъ государственнаго, ни орудіемъ общественнаго русскаго развитія. Для этихъ цълей нужна

не бывшая ценсовая французская буржуазія, павшая отъ перваго толчка, а устойчивый и связный слой преемственно-образованныхъ родовъ, уважаемый народомъ, неразрывно скрипленный съ правительствомъ, выработавшій въковымъ существованіемъ твердое сознаніе своихъ правъ и обязанностей. Надобно помнить также, что самое условіе, при которомъ складывалось петровское высщее сословіе, было условіемъ исключительнымъ, требовавщимъ времени для полнаго созрвнія. Высшее сословіе, тождественно равняющееся у насъ итогу образованнаго общества, не развивалось изъ набода непосредственно, но должно было пройти предварительно, можно сказать, черезъ чужую почву, объевропенться, что и надагало на него особый, рёзко отличавшій его отъ народа отпечатокъ. Находясь въ такомъ состояни, оно до сихъ поръ еще невыработало своей окончательной формы и не совсёмъ еще соотвътствуетъ своему историческому назначению, которые осуществятся вполит тогда лишь, когда, съ самостоятельнымъ развитіемъ взятаго напрокать чужого умственнаго капитала, русскому человъку, переростающему народный уровень, надобно будеть не объевропенться, а окультуриться въ своемъ природномъ обществъ, (просимъ у читателей извиненія за это последнее выраженіе, но другого мы не нашли). Тогда совсёмъ исчезнеть промежутокъ, отдъляющій у насъ выстій слой русскаго народа отъ низтаго; вліяніе перваго на массу возрастеть вдвое и станеть непоколебимымъ. Такой переходъ былъ неизбъженъ по духу нащего воспитательнаго періода, а нотому, покуда, надо смотръть на историческія отношенія культурнаго слоя къ народу, на окончательное ихъ сочетаніе-можно сказать-въ ожиданіи, а не черезъ продолжающійся еще тумань переходнаго состоянія. Тімь не менье, давитштимъ даже нерусскимъ обликомъ, наæe покуда, СЪ культурное дворянство постоянно доказывало своими действіями, что оно-не отрѣзанный ломоть, не аристократія въ за-

падномъ смыслъ, а верхній слой русскаго народа; оно постоянно выражало и свое происхождене, и свою неразрывность съ почвой, какъ положительною готовностью приносить тяжелыя жертвы общенароднымъ пользамъ, такъ даже своими ощибками и своимъ увлеченіемъ въ этомъ отношеніи. Происходило это не отъ вѣянія нашего національнаго склада, какъ говорять некоторые, а отъ исключительнаго духа, свойственнаго одному только русскому дворянству - духа не аристократическаго, а чисто-культурнаго, всенароднаго, не допускающаго его оторваться отъ массы. Противъ подобнаго, однокровнаго, постоянно подновляемаго снизу культурнаго сословія русскія населенія не им'вли и никогда не будуть имъть надобности въ трибунахъ, въ довъренныхъ выборныхъ людяхъ для своего огражденія; оттого русское простонародье гораздо больше вфрить порядочному мфстному помъщику, чъть излюбленному волостному головъ. Наконецъ, наше культурное сословіе, постоянно принимавшее въ себя всѣ силы, выростающія на русской почвѣ, и связывавшее ихъ въ одно цёлое, въ одну обще-русскую нравственную силу, представляло для будущности нашего политическаго развитія еще то несравненно-выгодное и намъ однимъ свойственное условіе, что, внушая власти полное довъріе къ себъ, какъ къ своему творенію, оно могло надыяться получить оть нея доказательство искренняго довърія гораздо скоръе и полнъе какой-либо всесословности. А какъ дворянство вело народъ и совмъщало въ себъ всъ созръвающіе его притоки, то политическія льготы дворянства оказались бы прямо и непосредственно льготами всероссійскими, въ такомъ же прямомъ смыслъ, какъ льготы класса англійскихъ государственныхъ избирателей суть льготы Англіи. Во второй половинь текущаго стольтія всь эти историческія условія, выросшія на русской почвъ, безпримърно выгодныя и для власти, и для общества, и для населеній, уже вполн'є развились и устоялись, но только какъ матеріалъ, не распредълившись еще между собой въ должномъ порядкъ и взаимодъйствіи. Въ такомъ положеніи находились мы къ началу шестидесятыхъ годовъ. Срёзывая случайный наростъ крепостнаго права, можно было дать всёмъ бытовымъ чертамъ русской жизни, вырощеннымъ петровскимъ періодомъ, если не окончательную форму, то по крайней мфрф форму имъ соответствующую, приближавшую ихъ къ окончательной. Сплоченіе высшаго сословія становилось тімь необходимье, что, при одновременномь упраздненіи крѣпостнаго права и воззваніи страны къ самодѣятельности, прежнее оффиціальное мъстное управленіе, посредствомъ чиновниковъ (далеко не отожествляющихъ у насъ своихъ личныхъ стремленій съ правительственными), теряло значительную долю своей прежней действительности-какъ вследствіе того, что ему приходилось отныні відаться съ нравственными интересами, непосильными для него и до тъхъ поръ ему чуждыми, такъ и потому, что оно лишалось содъйствія мъстныхъ пом'вщиковъ, наибол'ве охранявшихъ порядокъ. Сознательныя и дисциплинированныя земскія силы становились во сто разъ нужнье для нашего будущаго, чыть оны были вы прошедшемы; потребность въ культурномъ сословіи выдвигалаєь съ удвоенною настоятельностью и для новаго гражданскаго строя, и для новаго краткосрочнаго войска. Но кто не помнить, въ какомъ болъзненномъ состояніи находилось русское общество послів крымскаго потрясенія, поколебавшаго нашу старинную въру въ себя, открывшаго временно доступъ къ намъ самымъ неестественнымъ, самымъ напускнымъ возбужденіямъ? Кром в того, наше историческое національное сознаніе, хотя уже нъсколько созръвшее къ тому времени, было еще лишено всякаго опыта, пришедшаго уже послъ, а вслъдствіе того держалось въ насъ очень слабо, какъ всякая теорія. Почти всѣ мы, отъ мала до велика, поддались искушенію новизны и завопили о всесословности чисто-теоретической и

выгодной развъдля горстки разночинцевъ и для бюрократіи, такъ какъ народъ нашъ не выказывалъ, даже смутно и инстинктивно, какъ и теперь не выказываеть никакого влеченія къ подобному нововведенію. Мы были удовлетворены, по крайней мёрё, въ главныхъ чертахъ. Неимъя возможности питать полнаго довърія къ неизвъстному и не извъданному учрежденю, какимъ представлялось всесословное самоуправленіе, власть была нравственно вынуждена придать ему характеръ частнаго, общественнаго, а не государственнаго учрежденія, приставить земскую діятельность къ системі общаго управленія, какъ особую заклъть, а не ввести его въ государственный строй какъ составную часть, — въ чемъ мы, конечно, не вышграли. Но, тъмъ не менъе, безсословность стала въ нашей текущей практикъ руководящимъ началомъ, причемъ дворянство, очень естественно, отстранилось добровольно отъ многаго, и за это нельзя его винить. Одновременно съ освобождениемъ крупостныхъ руками ихъ же помъщиковъ, были приняты мъры для огражденія освобожденнаго народа отъ прямого вліянія посліднихъ. А какъ нашъ народъ безграмотенъ (да и какое же простонародье политически не безграмотно!) и какъ никакого средняго состоянія у насъ не существуетъ, то съ отстраненіемъ оффиціальнаго культурнаго класса, руководство, во всёхъ отношеніяхъ, какъ въ гражданскомъ обществъ такъ и въ войскъ, стало переходить въ руки одной бюрократіи. Призракъ всесословнаго земства повелъ исключительно къ усиленію бюрократическаго начала везді и во всемъ, то есть, въ сущности, къ большей еще несостоятельности общества чёмъ то было прежде. Личное участіе людей культурнаго слоя, какъ единицъ, по ихъ доброй волъ, въ какомъ бы то ни было количествъ, въ отправленіяхъ русской общественной жизни не улучшаеть дела и нисколько не можеть помешать новой безсословности, т. е. безсознательности, разыграться на просторъ. Во Франціи насл'ядственно образованных людей несравненно больше чёмъ у насъ, но съ тёхъ поръ какъ тамъ быль разбитъ культурный политическій слой, осколки его оказываются соверщенно безсильными для управленія обществомъ; maximum ихъ напряженія достигаль только той цёли, чтобы передать власть изъ рукъ уличной анархіи въ руки военной диктатуры. Совершившаяся у насъ передача направленія изъ сознательныхъ рукъ въ безсознательныя оказала свое вліяніе не только появленіемъ на сцену новыхъ личностей, какихъ у насъ прежде не было видно, но еще новымъ тономъ, напущеннымъ на русское общество; даже многіе люди культурнаго слоя, одни по невол'ь, другіе по разсчету, третьи по модъ, стали подъ него поддълываться. Такого крутого нравственнаго перелома нигдъ еще не случалось. Въ Европъ, даже въ революціяхъ, на смъну падающихъ общественныхъ пластовъ всегда бывали уже готови новые, достаточно подросшіе. Оттого-то парствованіе французской демократіи не удается, не смотря на растолчение культурныхъ слоевъ, что у нея нъть еще своихъ собственныхъ созръвшихъ силь. Намъ же, за неим вніем в никаких перегородок, даже нравственных въ массъ, лежащей подъ культурнымъ слоемъ, пришлось свалиться, не въ примъръ прочимъ, не на ближайшую перегородку и не съ перегородки на перегородку, а прямо на дно. Съ увъковъчениемъ этого новаго порядка діль, ничімь не вынужденнаго, не принесшаго никому личной пользы, вызваннаго не какою либо созрѣвшею потребностью, а лишь временным общественным увлечением - Россія не станеть демократичною болбе чвмъ прежде, потому что она была всегда чисто-народною и земскою, что составляетъ переводъ того же понятія, словомъ и діломъ, только въ русскомъ смыслів; но она станеть изъ монархіи организованной-неорганизованною, стихійною, а современемъ и анархическою. Всякое положеніе приводить неизбъжно къ послъдствіямъ, которыя оно въ себъ содержить. Отвергать этоть выводь можеть только тоть, кто вфрить

выростанію созрѣвшихъ историческихъ слоевъ на подобіе грибовъ, разомъ, послѣ перваго дождика и первой реформы.

Законъ поступательнаго движенія обществъ нынѣ достаточно определенъ и известенъ, хотя эта известность нисколько не облегчаеть выработки сборной человъческой жизни, какь знаніе законовъ небесной механики не даетъ вліянія на ходъ світиль. Пониманіе общественнаго закона, примъненнаго съ приблизительною точностью къ отечественной исторіи, даеть только возможность смотръть отчетливъе на явленія своего прошлаго и настоящаго, понимать сущность этихъ явленій, не подымая завъсы будущаго. Ни въ какомъ народъ культурный слой, заключающій въ себъ историческую жизнь племени и государства, не движется всею массою разомъ, не идетъ впередъ, если можно такъ выразиться Фронтомъ, ровняясь по всей линіи, но выдвигается исключительно оконечностями, сначала левою, потомъ правою, причемъ второй оконечности приходится по большей части догонять первую, затормазивъ предварительно ея бътъ настолько, чтобы та не зарвалась слишкомъ далеко, до чистой теоретичности, до полнаго разъединенія съ привычными взглядами и обычаями массы. По счастливому, хотя не совсъмъ точному выраженію Маколея, сегоднашніе тори суть не что иное, какъ вчеращніе виги. Неточность выраженія состоить въ томъ, что сегодняшніе тори все-таки остаются нравственно торіями, что они мирятся лишь съ нікоторыми практическими выводами, провозглашенными ихъ соперниками и принятыми обществомъ, но върятъ преимущественно въ исторію, то-есть въ опыть, между тімь какь виги, даже благоразумнъйшіе, не отрывающіеся прямо отъ исторической почвы, всегда слишкомъ склонны къ теоріи. Кромъ того, тори вносять въ управленіе и въ нравы совствить иной духъ, чтить виги. Характеръ тахъ и другихъ остается при нихъ, идетъ впередъ только время. Очевидно, что и тъ, и другіе, держась исключительнаго направленія

во всемъ и всегда, не могутъ не быть односторонними, не могутъ не обнаруживать извъстной узности взгляда, непримънимаго цъликомъ, по своей исключительности, къ разностороннимъ бытовымъ потребностямъ общественной жизни. Но въ узкости воззрѣнія и состоить сила партій; одна только узкость позволяеть имъ сложить законченную, безъ изъятную житейскую теорію, доступную, по своей простоть, всякому уму, которую потому легко и пропов'ядывать. Всякая різка въ тізсныхъ берегахъ стремительно. Въ срединъ, между двумя оконечностями, находится громадное большинство культурнаго слоя, не принадлежащее ни къ правой, ни къ левой, но стоящее между ними какъ судья и посредникъ, примыкающее то къ той, то къ другой, смотря по потребностямъ времени и по выясняющейся необходимости поправить перевъсомъ одной изъ оконечностей излишекъ и односторонность, напущенные на общество перевъсомъ другой. Потому-то действительно единодушныя партіи складываются лишь на двухъ оконечностяхъ; партіи же среднія бываютъ только условными и временными соглашеніями. Тъмъ не менье отъ этихъ среднихъ партій главнъйше зависить правильное развитіе и благосостояніе общества, такъ какъ онв однв передвлываютъ крайности объихъ оконечностей на бытовыя понятія, способныя войти въ общественную практику. Если крайнія партіи вліяють преимущественно одна на другую - лъвая на правую тъмъ, что не даетъ ей заснуть, а правая на левую темь, что не даеть ей удетучиться до фантазіи, то вліяніе центровъ состоить въ уравновѣшеніи партій съ обществомъ взятымъ вмёстё, сь мнёніемъ и потребностями людей, составляющихъ вездв огромное большинство, которые не увлекаются особенно никакими общими цёлями, а хотять благополучно прожить на свътъ, безъ притъсненія свыще и безпорядковъ снизу. Вожаками этихъ спокойныхъ гражданъ, т. е. предводителями среднихъ, практическихъ группъ, бываютъ обыкновенно

истинные государственные люди, рѣдко выставляемые крайними сторонами, потому именно, что сила замкнутыхъ партій состоитъ въ страстности и односторонности. Въ то время какъ сторонники объихъ оконечностей возводятъ свои личные взгляды до идеаловъ, — одни представляютъ прошлое, а другіе будущее въ такомъ радужномъ цвѣтѣ, какимъ ни это прошлое, ни это будущее никогда въ дѣйствительности не окрашивались и не окрасятся, — центры руководятъ обыденною жизнью. Оттого въ крайнихъ партіяхъ заключается сила, движущая обществомъ, въ срединѣ — его равновъсіе, дѣйствительность текущаго часа.

Извъстное дъло, что чъмъ народъ развитье, тъмъ значене центровъ съуживается въ политическихъ сферахъ, хотя въ самомъ обществъ (или, говоря парламентскимъ языкомъ, въ избирателяхъ) все таки остается главною силою-и на оборотъ. Въ Англіи и Америкъ всего только двъ преобладающія политическія партінправая и лъвая; во Франціи же, какъ и на всемъ материкъ, настоящая правая и настоящая левая, вмёсте взятыя, образують меньшинство, всё же остальныя представляють не цёльное мнёніе, а лишь оттіновъ мнінія, легко переливающійся въ сосідній оттъновъ, смотря по обстоятельствамъ и настроенію, какъ обыкновенно бываеть въ бытовой жизни. Потому-то эти средніе союзы нельзя назвать партіями въ прямомъ значеніи слова; они-не болъе какъ группы людей, сближаемыхъ не принципами, а настроніемъ, связываемыхъ и раздѣляемыхъ текущими вопросами. Если бы, для опыта, вздумалось собрать сегодня русскій земскій соборь, то наша правая и наша левая выставили бы каждая, надо думать, по десятку человъкъ; всъ же прочіе не высказали бы никакого сборнаго мнінія, а развів показали бы одно беспристрстіе, готовность принять все хорошее изъ всякихъ рукъ. Расширеніе крайнихъ партій на счетъ центровъ въ политически-развитыхъ государствахъ (которыхъ лишь два на свътъ) объясняется не только зръ-

лостью, а следовательно и большею определенностью личныхъ мнъній, но зрълостью самихъ партій, обдуманныхъ, диспиплинированныхъ, ограничивающихъ увлеченія своихъ членовъ, заставдяющих их подчиняться рещенію своего, партійнаго большинства. Въ каждой изъ двухъ большихъ англійскихъ и американскихъ цартій есть свои правая, лівая и центръ, но только въ мнівніяхъ, а не въ политическихъ заявленіяхъ, производящихся тамъ, какъ въ хорошо устроенной арміи, по командъ. Политически-взрослый человъкъ знаетъ, что одиночныя усилія не ведутъ ни къ чему, что для полученія прямо-достижимаго надо ум'єть жертвовать трудно-достижимымъ, какъ бы оно ни было дорого сердцу. Кромъ того объ большія партіи Англіи и Америки устоялись на дъйствительной почвъ — на почвъ высказывающихся общественныхъ потребностей; онъ давно обръзали съ обоихъ своихъ концовъ увлеченія чисто теоретическія, а потому между ними и людьми, озабоченными больше интересами дня, чёмъ идеями, нётъ ощутительнаго промежутка; темъ легче оне втягивають въ себя лицъ всякаго рода на счетъ центровъ. И, со всвиъ твиъ, даже въ такихъ государствахъ мижнія скопляются въ двж главныя группы только на парламентскомъ полъ; въ обществъ же большинство остается все-таки въ видъ текучей середины, дающей перевъсъ то той, то другой партіи: развитіе и благоустройство націи всетаки зависять отъ зрълости и сознательности этой середины, не сростающейся надолго ни съ какою оконечностью. Свобода дъйствій среднихъ политическихъ группъ не означаетъ отсутствія въ людяхъ установленнаго мнвнія, а только отсутствіе увлеченія и самомнънія-отрицательное качество, необходимое для всякаго практическаго дъла. Она истекаетъ не столько изъ склада ума, какъ изъ разсудительности и примирительнаго характера, отчасти изъ безстрастія; въ ней нѣтъ увлекающей силы, но весь устой за-- ключается въ ней одной. Оттого именно, кромъ часовъ взрыва и

реакцій, почти всё государственные люди выходять изъ среднихъ партій.

Крайнія мивнія существують вездв и всегда, по той же причинъ, по которой у всякой палки два конца; за ними дъло никогда не станетъ, но благоустройство обществъ и политическая ихъ зръдость зависять исключительно отъ развитія среднихъ, можно сказать, нейтральныхъ мнвній, какимъ бы образомъ онв ни выражались-закващивая ли своимъ примирительнымъ духомъ двѣ преобладающія партіи, или же образуя между ними самостоятельный устой. Способность народа къ правильной политической жизни измъряется преимущественно численностью, просвъщениемъ и связностью этихъ среднихъ группъ, заботящихся болъе о практикъ жизни, чемъ о теоріяхъ. Где имъ недостаеть одного изъ названныхъ условій, тамъ правильное расвитіе общества замъняется очередными потрясеніями въ ту и другую сторону. О численности ихъ нечего заботиться: людей умереннаго мевнія и житейскихъ практиковъ вездъ несравнено больше, чъмъ несговорчивыхъ, изъ которыхъ набираются горячія партіи. Но отсутствіе связности между средними политическими группами гибельно: оно свалило Францію; отсутствіе связности и просв'ященія въ общественныхъ центрахъ явно губитъ южно-американскія республики.

Перевъсъ середины самого тъла надъ крыльями составляетъ такое же условіе правильнаго организма для общества, какъ и для птицы. Безъ крыльевъ народъ не можетъ двигаться, какъ Китай, но безъ средины онъ вовсе не можетъ жить. Слъдуетъ потому сказать съ увъренностью, что тамъ, гдъ середина не подаетъ признаковъ явной самостоятельной жизни, гдъ она еще не сложилась, — тамъ нътъ и крыльевъ, а то, что наивные люди принимаютъ за крылья, есть не что иное, какъ вълки изъ накладныхъ перьевъ, нъчто вродъ партий, складываемыхъ между малолътними единомысліемъ нъсколькихъ журнальныхъ сотрудниковъ или салонное

собраніе немногихъ собесёдниковъ безъ послёдователей, какъ у насъ. Ростъ крыльевъ, образованіе партіи или партій на оконечностяхъ безъ живого общественнаго тёла, безъ ясно-высказывающейся середины—возможны, но это—явленіе болёзненное и скоропреходящее. Такимъ болёзненнымъ явленіемъ было у насъ распространеніе нигилизма въ началё шестидесятыхъ годовъ, хотя онъ былъ не партіей, а только разливомъ полусознанной новизны.

Этотъ законъ общественнаго развитія поочереднымъ движеніемъ съ двухъ оконечностей, умъряемымъ и приноравливаемымъ къ жизни серединою, есть законъ всемірный и вічный, законъ древняго какъ и новаго міра, -- сознается ли онъ обществомъ, или нътъ. Разница оказывается лишь въ томъ, что въ первомъ случав, при сознаніи, выдвигаются настоящія, устроенныя партіи; во второмъдвижение выражается однимъ напоромъ мивнія, безформеннымъ, но тъмъ не менъе приводящимъ въ цъли. Можетъ случиться и при сознательности что партіи не смыкаются, не представляются глазамъ наружнымъ образомъ, а дъйствуютъ только силою и распространенностью мивнія. Такое явленіе возможно лишь въ странв, гдъ общество не привыкло къ самодъятельности и союзы частныхъ людей для какой либо общей цёли не обычны, но гдё въ то же время правительство срощено съ народомъ въ одно органическое цёлое, гдё оно не имъетъ надобности отстаивать какіе либо личные свои интересы, и где вследствие того укореняется убеждение. что созрѣвшему мнѣнію достаточно быть услышаннымъ, чтобы перейти въ жизнь. Иначе не изъ чего было бы хлопотать: турецкимъ райямъ и негосподствующимъ австрійскимъ народностямъ нътъ пользы доводить свои сердечныя желанія до свъдънія ихъ повелителей-нъмецкаго цезаря и мусульманскаго султана, вынужденныхъ поддерживать старые порядки для собственнаго самосохраненія.

При действіи одного мнёнія, также какъ и при явныхъ партіяхъ, въ странъ самодержавной (но такой, гдъ власть органически соединена съ народомъ), также какъ и въ странахъ конституціонныхъ, позывъ къ движенію въту или другую сторону всегда созръваетъ въ оконечныхъ, тереотическихъ мижніяхъ, раньше. чъмъ въ самомъ тълъ общества, въ его серединъ, но становится потребностью и явно заявляеть о себъ тогда лишь, когда принимается серединою, то-есть силою, преобладающею въ этой серединъ, взвъсившею предварительно теорію партій со своею практикою. Исторія всёхъ развивающихся народовъ шла однимъ изъ этихъ путей. Она складывалась организованными партіями въ республикахъ классического міра, въ среднев вковой Италіи и въ англо-саксонскомъ племени, и напоромъ неорганизованнаго мнънія во всёхъ другихъ странахъ Европы. Еслибъ можно было забыть исторію и судить о прошломъ лишь по нынвшнему состоянію народовь, то и въ такомъ случав эти черты ихъ истекшей жизни обозначились бы явно: въ обществахъ, давно знакомыхъ съ сомкнутыми партіями, эти партіи слились въ двѣ главныя, почти поглотившія центръ, проявляющійся теперь въ нихъ самихъ, а не внъ ихъ; въ прочихъ европейскихъ странахъ партіи дробятся чрезвычайно, и самостоятельные центры господствують, хотя непрочно. Подводя нашу исторію и наше современное общественное состояніе подъ м'врку, данную этимъ всеобщимъ закономъ, мы видимъ несомнънно, что Россія принадлежитъ къ числу госу-. дарствъ, развивавшихся подъ напоромъ мнѣнія безформеннаго, хотя всегда достигавшаго своихъ целей; но нельзя не видеть и того, что въ настоящую пору мы значительно отстали отъ другихъ европейцевъ, какъ въ определенности, и главное, въ практичности своихъ мненій, такъ и въ способахъ ихъ выраженія, не всявдствіе нашихъ политическихъ началъ, но по неорганизованности самаго общества. У насъ не существуетъ покуда не только партій, но даже явно обозначившихся сборныхъ мнѣній. Можно думать, что настоящія партіи у насъ никогда не возникнуть, а при дальнѣйшемъ развитіи сложатся только опредѣленныя групны одномыслящихъ людей, — группы болѣе сплоченныя, какъ вездѣ, на оконечностяхъ, но болѣе многочисленныя въ центрѣ. Неосуществимость въ Россія сомкнутыхъ партій, дѣйствующихъ на народное развитіе и на законодательство не мнѣніемъ, а прямымъ, самодѣятельнымъ напоромъ—очевидна. Имъ нѣтъ у насъ мѣста, пока русскій народъ сохраняетъ свои основныя историческія понятія, т. е. на неопредѣленно долгое время въ будущемъ.

Россія представляєть единственный въ исторіи прим'яръ государства, въ которомъ весь народъ безъ изъятія, всв сословія, вмёстё взятыя, не признають никакой самостоятельной общественной силы внъ верховной власти и не могутъ признавать, не могуть даже мечтать объ ней, потому что такой общественной силы не существуеть въ зародышъ. Въ исторіи нельзя ничего сочинять; въ ней живеть только то, что ею же призвано къ жизни. Общество, какъ и всякое твореніе въ природів, можеть пользоваться только действительными, развившимися изъ него самого орудіями, - въ такомъ же смысл'є какъ птица крыльями и зв'єрь лапами, — а не какими либо присочиненными; на накладныхъ крыльяхъ никто не летаетъ. Съ другой стороны, въ одной лишь Россіи осуществилась верховная власть всесословная, не связанная особыми личными отношеніями ни съ какою гражданскою группою, такъ какъ всё отдёльныя сословія созданы ею же, почему она внушаетъ одинаковое довъріе людямъ всъхъ общественныхъ подразделеній. Въ этомъ последнемъ отношеніи мы составляемъ единственное исключение изъ категоріи европейскихъ государствъ, развивавшихся какъ и мы, безъ явно-обозначавшихся органовь народной самодъятельности, безъ партій, однимъ повышеніемъ уровня нерасчлененнаго общественнаго мнінія. У насъ

однихъ только мижніе, разъ вызржвшее, никогда не оставалось безъ удовлетворенія, между тёмъ какъ тамъ, т. е. по всей материковой Европъ, самыя распространенныя мнънія, желавшія измъненія установленных порядковъ, р'єдко признавались властью добровольно; власть, взросшая не на всенародной, а на условной и сословной почвъ, смотръла непріязненно на всякую новизну и уступала только необходимости. Нашъ государственный складъ никакъ не препятствуетъ развитію какихъ бы то ни было политическихъ формъ и органовъ мийнія, соотв'йтствующихъ народному росту, но заранъе и неотвратимо опредъляетъ ихъ внутреннее содержаніе - сов'ящательное, а не самостоятельное, даетъ м'ясто только группамъ единомышленниковъ, а не сомкнутымъ политическимъ партіямъ, что, однакожъ, нисколько не умаляетъ ихъ значенія въ нашемъ будущемъ; съ возвышеніемъ уровня общественной сознательности, при давнишнемъ, полномъ довъріи русской верховной власти въ своему народу, взаимныя отношенія ихъ могуть быть гораздо искренные, нравственная сила созрывшаго мнынія гораздо уб'вдительнье, чімь вы бумажных конституціях европейскаго материка. Дело только въ томъ, чтобы вызрели, наконецъ, наши-не разговорныя, а практическія, сборныя мивнія и сложились соотв'тствующіе сборные органы для ихъ выраженія, чего можно ждать, конечно, не на завтрашній день.

Внутреннее содержаніе русской исторіи опредѣлилось разъ навсегда, въ самомъ зародышѣ московскаго государства, тѣмъ исключительнымъ оборотомъ дѣла, что не русскій народъ выростилъ изъ себя свою верховную власть, какъ всегда происходило и происходить на свѣтѣ, а напротивъ, верховная власть создала русское государство и русскій народъ изъ распавшагося, уничиженнаго и погибавшаго племени. Можно провести такое сравненіе: еслибъ черногорскіе владыки въ XVII и XVIII столѣтіяхъ собственными силами вытѣснили турокъ изъ Европы и собрали бы раіевъ,

стонущихъ подъ варварскимъ игомъ, въ сильное и однородное государство, которому они дали бы все, отъ независимости до послъдняго гражданскаго учрежденія, -- государство, въ которомъ не оказывалось бы ничего, что не было бы дёломъ ихъ рукъ, -- то имъ, неизбъжно, выпало бы на долю всемогущество русской верховной власти; въ народномъ понятіи не существовало бы никакой самостоятельной силы, кром'в династіи, а вс'в сословія и учрежденія, ею созданныя, считались бы только формами, орудіями, подлежащими передълкъ сообразно потребностямъ времени. Таковъ смысль русской исторіи. У нась существують самостоятельно только русская народность и русская верховная власть, какъ органическая ея голова; кром' церкви, все прочее, каково бы ни было его относительное значеніе, не живеть въ себь, не располагаетъ никакою собственною силой, не имъетъ никакихъ признанныхъ корней въ народномъ сознаніи, а потому и не можеть отъ себи лично, хотя и можетъ быть допущено **ГОВОРИТЪ** властью къ самому широкому развитію во имя же власти. для удовлетворенія потребностямъ русскаго народа. Одни фантастическіе умы могуть мечтать объ изміненіи этой коренной основы нашей жизни, внъ которой у насъ ничего нътъ, которою мы только и держимся, обезпечивающей намъ стройное и спокойное развитіе, покоющееся, не въ-примъръ европейскому материку, на правдь, на дъйствительности бытовыхъ стнощеній, а не на фикціи. Наши общественныя формы выростуть сами собою, когда предварительно подъ ними возникнутъ сознательныя и опредёленныя мнѣнія и потребности. Надобно помнить, что въ Англіи, кромѣ одной magna charta, не было ни клочка писанныхъ условій между властью и обществомъ. Нътъ сомнънія въ томъ, что мы никогда не сложимъ англійскаго пардаментаризма. Это недостижимо не только для склада русскаго общества, а даже для склада русской личности, въ томъ видъ, какъ она закващена исторіей-но дорсстемъ до всего, что нужно Россіи, сохраняя въ то же время незыблемо-прочную почву подъ ногами. Иного пути передъ нами нътъ и не будетъ никогда.

Наша коренная народная основа, замънившая разнообразіе общественнаго склада невиданнымъ въ исторіи единствомъ его, не содержить и никогда не содержала въ себъ ничего азіатскаго; въ ней очевидно осуществился новый, последній по времени и, надо думать, исключительно устойчивый типъ чисто-европейской, но не феодальной монархіи, глубоко отличный, въ этомъ отношеніи, отъ всёхъ западныхъ образцовъ. Прочность основъ об'єщаетъ русскому всесословному царству многовъковое правильное развитіе, въ виду начавшагося расложенія феодальных в монархій европейскихъ. Несмотря на то, при невыработанности нашихъ понятій, у насъ очень часто еще повторяется мнініе объ азіатстві московской, а стало быть и нынъшней Руси, такъ какъ государственныя основанія ихъ тождественны; ученые люди недавно еще пытались выводить наши политическія формы изъ насл'єдства Золотой Орды. Читатели позволять намь небольшое отступление для разъясненія такого взгляда, необходимо вліяющаго на сужденіе о нашей современности, на вопросъ: чёмъ намъ быть? Верховная власть азіатская — не развивающее начало, а механическое объединеніе населеній, давно окаменьвшихь въ данной формь, утратившихъ способность измъняться, чуждыхъ потому живыхъ нравственныхъ интересовъ и ночти безъ исключенія лишенныхъ всякой народности, замвненной у нихъ религіознымъ единствомъ, — по крайней мъръ недорожащихъ народностью. Надъ мертвимъ обществомъ можетъ стоятъ только мертвая же, нерасчисленная, а оттого и безпредёльная власть. Въ азіатскомъ застов конецъ столетія ничьмъ не отличается отъ его начала, общество остается тымъ же, чёмъ и было, а если движется, то лишь вследстіе механическихъ толчковъ, наносящихъ на него порою новые слои завоевате-

лей; никакое новое царствование не вносить въ это общество новизны и отличается отъ предшествовавшаго только личнымъ характеромъ царствующаго дица. Слово «Азія» въ этомъ отношеніи употребляется неправильно; оно должно бы имъть не географическій, а историческій смысль, означать всякія отжившія общества, оказывавшіяся не въ одной Азіи; отжившимъ міромъ, въ такой же степени какъ нынъшній Китай и нынъшнее мусульманство, быль весь міръ классическій, отъ въка Антониновъ до взятія турками Константинополя. Кто имбеть ясное понятіе о такихъ отжившихъ народахъ, кто видълъ ихъ своими глазами, тому нечего объяснять, что между ними и московскою, также какь и нынёшнею Русью нътъ и никогда не могло быть ничего общаго, кромъ нъсколькихъ наружныхъ формъ. Единственный образчикъ въ Россіи, могущій идти въ сравненіе съ Азією, это-наши старообрядцы, и то лишь въ смысле религозной общины, такъ какъ въ своемъ обыденномъ быту они такіе же живые русскіе люди, какъ и всв прочіе; между тімь какь нынішніе азіатскіе народы, также какь и отживавшій классическій міръ, были старообрядцами во всемъ, во всякой черть своей умственной. гражданской и политической жизни, своей науки и своего искусства, безъ исключенія. Они считали и считають предковь безусловно умнъе и ученъе себя; чтили и чтутъ только внешнюю форму, утратившую свое первоначальное значеніе; полагають въ ней всю святость; насл'ядственно выростають вь этихь понятіяхь, а потому становятся неспособными къ оцънкъ всякаго мнънія и дъла внъ формы, что не позволяетъ имъ ступить шагу впередъ. Надъ подобными окамен влыми обществами: очевидно, можетъ стоять только механическая власть, такая же старообрядческая, какъ они сами. Ничего подобнаго не бывало и не могло быть въ Россіи ни въ какомъ період'в ея исторіи: Россія всегда жила жизнью органическою. Ни въ одномъ изъ прожитыхъ нами стольтій конець его не похожь на начало: въ тече-

ніе прскольких десятков леть постоянно оказывалось значительное видоизмѣненіе какъ въ государственныхъ вопросахъ, такъ и въ общественномъ настроеніи, въ явленіяхъ собственно-народной жизни. Конечно, задачи времени сочинялись не властью — такое сочиненіе нитдів на світтів не было ея дівломъ; сознаніе ихъ проникало въ правительственный кругъ изъ постоянно растущаго и складывающагося общественнаго мнвнія, то разливавшагося на всв слои населенія, — какъ было въ первое время, когда русскій народъ, потоптанный татарами, самъ бросидся въ объятія возникавшей верховной власти, или въ эпоху междуцарствія, при избранін дома Романовыхъ, то принимавшаго містный характеръ, какъ оказалось при отстаиваніи Москвою правильнаго престолонасльдія во времена Василія Темнаго, — то съ съужавшагося въ русло небольшой, но сильной своею связностью передовой партіи, какъ происходило при нововводительныхъ попыткахъ начала царствованія Іоанна Грознаго, при исправленіи церковнаго устава Никономъ, при уничтоженіи м'єстничества, и такъ дал'я. Самое преобразованіе Петра Великаго было только ускореніемь, а не починомъ стремленія, возникщаго во мніній передовыхъ людей, къ сближенію съ Европой; надо помнить, что еще до Петра было завелено регулярное войско, въ Москвѣ появились иновѣрческія церкви, а при дворъ Софын Алексъевны игрались трагедіи Корнеля. Кром'в того, петровская реформа стоить въ самой тесной связи съ предществовавшею ей нъсколькими годами отмъной мъстничества, не допускавшаго созданія народнаго культурнаго сословія, главной задачи, главнаго орудія и главнаго смысла нашего воспитательнаго періода. Одно вытекло изъ другого. Во всёхъ этихъ явленіяхъ отечественной жизни несомнівню дівйствовало постоянно развивающееся, незнавшее застоя мнёніе; стало быть русскій народъ жиль органически, и никакого сравненія между Россією и окаменъвщими странами Азіи быть не можетъ. Починъ

дъйствія, претвореніе созръвавшихъ мньній въ бытовыя формы, всегда принадлежаль у насъ исключительно верховной власти, безъ видимаго проявленія общественной самод'вятельности, потому что во власти, создавшей Россію, заключалась и заключается единственная самостоятельная сила нашей почвы, единственное орудіе действія. Но вследствіе той же самой причины русская власть, не имъющая никакихъ внутреннихъ соперниковъ, никогда не имъла также никакихъ личныхъ интересовъ, кромъ общенародныхъ; она не только никогда не ставила преградъ возникавшему напору мнвнія, но, напротивъ, скорве упреждала его, переносила въ бытовую жизнь то, что требовалось небольшимъ, иногда даже увлекающимся меньшинствомъ развитаго слоя. Такъ продолжается и до днесь --- мы видъли это на современныхъ намъ преобразованіяхь; такъ будеть продолжаться и впредь, хотя педъ другими, болье опредвленными формами. Находить сходство между русскою верховною властью, живою головою русскаго народа и механическимъ ханствомъ Золотой Орды, также какъ между Россіей, какого бы то ни было періода ея исторіи, и азіатскими обществами, можно только посредствомъ остроумія, а не историческаго разума. Мы всегда жили какъ народъ и шли впередъ, подъ управленіемъ власти, столько же, если еще не болье прогрессивной чёмъ мы сами; тё живутъ какъ единицы, не какъ общество, подъ произволомъ безъ содержанія и впередъ не идутъ. Вотъ коренная разница, которой не можеть ослабить сходство никакихъ внъшнихъ обрядовъ.

Мы принадлежимъ къ христіанской, постоянно развивающейся, незнающей покуда застоя половинѣ человѣчества; мы народъ европейскій, прогрессивный въ своей сущности, — а прогрессъ состоитъ именно въ безпрерывномъ наростанія имѣнія и потребностей, періодически требующихъ обновленія общественныхъ формъ, сообразнаго ихъ росту. Такъ и происходило во все продолженіе

нашей тысячельтней исторіи. Но мы постоянно жили въ зоколлованной обстановкъ, тормозившей развитіе общества — сначала въ обстановкі международной, заставлявшей насъ жертвовать внутренними задачами внъщнимъ, домащнимъ успъхомъ — государственному бытію; потомъ въ обстановкъ нравственной, затрачивавшей всю силу народнаго роста на созданіе орудія будущаго, нашего культурнаго сословія, и погрузившей насъ въ среду чуждыхъ, не усвоенныхъ, нераспределившихся въ нашихъ головахъ, непримъненныхъ къ нашей почвъ чужеземныхъ понятій. Только вчера выбились мы на открытую дорогу и можемъ, наконецъ, понимать себя, сознательно оглядываться на пройденный путь, разумно пользоваться содержаніемъ, даннымъ намъ исторіей — умственнымъ, нравственнымъ, и политически-общественнымъ. Въ чемъ же состоить это содержаніе? Что вынесли мы изъ этого тысячельтняго бытія? Можно отвъчать безъ запинки: государственное величіе, крыпчайшій народный складь, непоколебимую верховную власть, доброжелательство всёхъ русскихъ сословій между собою и наше культурное петровское сословіе. Это - очень много, какъ руководящяе начало и какъ матеріаль, но недостаточно, можно даже сказать несоответственно потребностямъ текущей эпохи, какъ форма. Поэтому предстоящая намъ задача заключается именно въ сложеніи формъ, точно соотв'єтствующихъ нашимъ дъйствительностямъ во всъхъ отношеніяхъ. Безформенное содержаніе нашего развитія, выростанія нашихъ мніній, и домашнихъ и заимствованныхъ, и образъ ихъ взаимодъйствія между собою, съ верхомъ и съ низомъ, исчерпано уже до конца. Но такая нравственная и законодательная задача не можеть, конечно, выработаться въ одинъ день. Для нея нужны прежде всего опредъленныя орудія—если можно такъ выразиться—расчлененіе общества по росту его слоевъ; а для того нуженъ еще предварительный шагъ: признаніе съ объихъ сторонъ нашей дъйствительности во

всей ея полноть и отреченіе, какъ отъ неподходящихъ къ намъидеаловъ чужой жизни. такъ и отъ собственныхъ увлеченій.

Покуда же наше общественное мнвніе и наша общественаая дъятельность въ самомъ дълъ безформенны, выражаются полусознательно и то лишь въ часы крайняго напряженія, что вело насъпостоянно, при самыхъ лучшихъ намъреніяхъ, или къ недовершенію, или къ перевершенію цілей, но никогда къ прямому ихъ достиженію. Нашему сборному мнінію не только негді выработаться, но невозможно ни сосчитать, ни взвёсить различных своихъ оттънковъ, еслибъ даже оно выработалось; наща печать высказываеть не его, а только самое себя, личныя понятія нъсколькихъ пишущихъ людей. Плодотворной общественной деятельности также нътъ мъста тамъ, гдъ милліоны людей, сознательныхъ и несознасельныхъ, но вообще непривычныхъ къ какому либо дружному дійствію, слиты въ одну безразличную массу. Кромі эпохъвсенароднаго потрясенія, подобныхъ 1612 или 1812 годовъ, какое единство взглядовъ и стремленій, какое большинство можетъ выработаться въ этой массы Кто возьмется говорить отъ имени всего народа, даже одной губерніи, даже одного увзда, а если возьмется, не будеть ли такая ръчь явною ложью? Какая личная сила, какое частное начинаніе можеть дать толчокь, въ какомъ бы то ни было направленіи, всему населенію хотя бы только уёздному? При гражданской безсвязности культурнаго сословія, утопленнаго въ стихійной массъ, современная Россія совершенно лишена органовъ, слагающихъ и выражающихъ сборное мивніе, способныхъ вызывать сборную двятельность. Для то го чтобы жить вполнъ человъческою жизнью, намъ приходится или ждать отдаленныхъ въковъ, когда все русское простонародье уподобится развитому населенію маленькаго щвейцарскаго кантона, или же выдёлить изъ него и сомкнуть вмёстё слои, способные къ исторической жизни. Объ этомъ мы говорили въ цёлой книгѣ

А между тѣмъ время бѣжитъ, и намъ нѣкогда засиживаться въ своемъ безформенномъ состояніи. Если Европа пойдетъ къ обновленію, намъ будетъ худо — она слишкомъ опередитъ насъ; если она идетъ къ растлѣнію, что гораздо вѣроятнѣе, намъ будетъ еще хуже — мы останемся одни и намъ предстоитъ почерпать все изъ самихъ себя, не говоря объ упорной борьбѣ, которую намъ доведется выдерживать противъ нея по противоположности началъ. Потому, думаемъ, выдѣленіе и организація культурнаго слоя, какъ орудія русской мысли и дѣятельности, составляютъ насущную задачу текущаго времени, — задачу, безъ разрѣшенія которой мы не ступимъ шагу далѣе. Ничто у насъ не сложится безъ зародыша, безъ твердаго ядра, совокупляющаго въ себѣ историческія силы русской земли, дающаго всей массѣ надлежащее направленіе и подымающаго ее понемногу на свой уровень.

Только организація культурнаго сословія можеть создать у насъ ту общественную середину, тѣ связныя группы умъренныхъ и практическихъ мненій и деятелей, безъ которыхъ немыслимо не только правильное, но даже какое нибудь действительное развитіе. Мы не подетимъ, махая крыльями безъ тъла, упражняясь въ однихъ крайнихъ ѝ теоретическихъ мнвніяхъ прогресса и охранительности, а только измахаемся понапрасну. Даже для этихъ оконечныхъ мивній не бходимо сложеніе и оживленіе нашей середины, самого тъла образованнаго русскаго общества; тогда только они будуть въ состояніи жить и действовать, вмёсто того чтобы толковать пустое и по-пустому, какъ нынъ. Изъ общества безформеннаго, лишеннаго связныхъ руководящихъ слоевъ, особенно въ такую пору, когда оно еще не привыкло въ самодъятельности, не могутъ явно выдълиться группы, изъ которыхъ должно слагаться развитіе всякаго зрілаго и даже созрівающаго народа — лѣва п, средняя и правая; въ такомъ состояніи существують

лишь безличныя мивнія, не подлежащія ни счету, ни оцвикв, становящіяся осязательными только въ рідкихъ случаяхъ особеннаго напряженія. Прежде всего намъ надо выйти изъ безформеннаго состоянія и сложиться, посвятивъ этой задачів хотя бы жизнь цівлаго поколівнія; слівдующее успіветь сосчитаться по своимъ направленіямъ. До тівхъ же поръ намъ, по крайней мізрів въ теоріи, некуда бізкать впередъ, какъ и ничего охранять.

Бълать впередъ намъ пока ръшительно некуда. Въ ожиданіи будущаго покольнія, нашему передовому направленію неизбълно приходится сложить руки \*). Последніе его идеалы, къ которымъ оно рвалось въ пятидесятыхъ и щестидесятыхъ годахъ, были можно надвяться, последній разъ въ нашей исторіи — безъ исключенія заимствованные; не-русскіе. Заміненіе какими бы то ни было либеральными идеалами, хотя бы самыми чуждыми народному сознанію, такихъ явныхъ отступленій отъ правильной общественной жизни, какъ кръпостное право и наше прежнее безсудіе, всегда сходить съ рукъ; отъ него все таки становится легче. Но пора голаго отрицанія для насъ прошла, приходится засѣвать вновь перепаханную и переполотую русскую почву, а для такой цели экзотическія семена, примеры и теоріи, вычитанныя въ чужихъ книгахъ, никуда не годятся. Въ нашемъ же обновленномъ обществъ вызръло съ тъхъ поръ лишь сознание необходимости безпредъльной, но самой обыденной, самой мелочной практики для улучшенія и установки на новыхъ началахъ всенароднаго и всесословнаго быта; но не вызрело никакихъ явно очерченныхъ идеаловъ русской жизни, къ осуществленію которыхъ можно

<sup>\*)</sup> Замѣтимъ мимоходомъ, что лѣвую сторону мнѣній обыкновенно называютъ передовою не потому, чтобы она въ самомъ дѣлѣ опережала кого нибудь въ пониманіи дѣла, какъ думаютъ мальчики, а потому только, что она всегда рвется впередъ, становится ближе къ концу, каковъ бы онъ ни былъ, хорошій илидурной. Доброкачественность ея стремленій зависитъ отъ обстоятельствъ, отъ эпохи и отъ возраста народнаго развитія.



было бы стремиться сознательно, въ согласіи съ массою или хоть частью массы. Они и не могуть—не только вызрѣть, но даже пустить ростокъ при нынѣпінемъ безформенномъ общественномъ складѣ. Потому людямъ передоваго направленія приходится у насъ или тянуть чужую пѣсню, что уже слишкомъ всѣмъ надоѣло, или же благоразумно отойти на второй планъ, въ ожиданіи будущаго, предаваясь покуда практической, полезной, но невыдающейся дѣятельности словомъ и дѣломъ, мѣшая ее, какъ можно меньше съ теоретическими направленіями. Нигилисты, вѣроятно, останутся нигилистами, но ихъ никто не причисляетъ къ либераламъ лѣвой группы: они принадлежатъ совсѣмъ иному направленію — безбородому.

Нашей правой въ ея чистомъ видъ, нашему охранительному направленію — нельзя совътовать даже того, что мы совътовали лъвому; ему незачъмъ отходить на второй планъ, такъ какъ ни на второмъ, ни на первомъ у него, какъ у определеннаго мижнія, не оказывается покуда никакого дела. Это направленіе имело немалое значеніе въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, но проиграло сражение (мы говоримъ не о кръпостномъ правъ, сохранения котораго желало очень небольшое число людей, а объ остальномъ). Черезъ нѣсколько лѣтъ потомъ охранители поднялись вновь, но проницательнъйшіе изъ нихъ поняди, что на перепаханномъ русскомъ полѣ нътъ уже старыхъ корней и нътъ еще новыхъ всходовъ, такъ что охранять на немъ въ настоящее время ръщительно нечего; скорве надо заботиться о следующемъ посвев. Въ такомъ положеніи дёль всякая партія, мнёніе или группа единомысленныхъ людей, одаренная политическимъ чутьемъ, должна непремънно видоизмънить свое знамя. Умные изъ нашихъ охранителей дъйствительно видоизмънили его. Они стали думать о созданіи подходящихъ формъ будущей русской жизни, органически привитыхъ въ преобразованіямъ ныньшняго царствованія, отказываясь

отъ никуда неведущаго охраненія однихъ воспоминаній. Что намъ охранять въ текущій часъ? Наши основныя начала — православная въра, государственное единство, русская народность, историческая верховная власть -- не только не просять охраненія со стороны общества, но, напротивъ, сами насъ охраняютъ; мы живемъ только ими и безъ нихъ разсыпались бы прахомъ. Одна только изъ этихъ четырехъ основъ-религіозная - допускаетъ съ своей внутренней стороны охранительныя усилія частныхъ людей. Мы не станемъ развивать покуда этотъ вопросъ, но не можемъ не замътить, что, при нынъщней безсвязности русскаго общества, подобныя усилія хотя и возможны, но въ сущности безплодны; въ этомъ отношеніи болье даже чымь во всякомъ другомъ, нужна предварительная организація культурнаго слоя, чтобы цёлыя групны людей могли мыслить и действовать съобща. О прочихъ основахъ нечего и говорить: мы сильны ими, а не онъ нами. Не станемъ разыгрывать лицъ басни "Муха и проъзжіе" и помогать взбираться на гору колесницъ, которая насъ же везеть на себъ. Никакой человъкъ со смысломъ не возьмется за охранене народнаго духа и его органическихъ проявленій въ теченіе временъ; можно охранять только сложившіяся формы. Между тімь, именно подлежащихъ охраненю формъ топерь у насъ почти вовсе нътъ. Мы станемъ оберегать ихъ въ то время, когда онъ дъйствительно возникнутъ. Покуда же, вследъ за только-что совершившеюся передълксю всего русскаго быта, нашъ консерватизмъ въ своемъ чистомъ видъ есть самое заносное изъ заносныхъ, самое неподходящее изъ неподходящихъ къ намъ чужеземныхъ понятій... Нынѣшнему русскому охранителю-во что бы ни стало-приходится дёлать одно изъ двухъ: или охранять то именно, чего онъ не любитънашу нын вшнюю безформенность и безсословность, - или же играть роль часового, поставленнаго, говорять, въ Лътнемъ саду императрицею Екатениною II у куста посаженныхъ ею розъ и выведеннаго только недавно, сторожившаго цёлое столётіе мёсто давно изчезнувшаго куста.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что люди нашей охранительной группы, по своему развитію и нравственнымъ качествамъ, стоятъ въ большинствѣ очень высоко и могутъ быть чрезвычайно полезными общественными двигателями; тѣмъ не менѣе дѣятельность ихъ станетъ плодотворною тогда лишь, когда они употребятъ ее не на охраненіе того, чего уже нѣтъ, а на созданіе того, что намъ будетъ необходимо охранять въ будущемъ.

Полагаемъ, что для нашихъ прогрессистовъ и нашихъ охранителей покуда нѣтъ положительнаго дѣла; когда же настанетъ вновь время ихъ дѣятельности, — оно наступитъ для тѣхъ и для другихъ разомъ. Покуда намъ нужна преимущественно живая середина, нужно связное, организованное, практически дѣятельное тѣло общества, осуществимое только правильною постановкою культурнаго слоя. Наше общество достаточно впитало въ себя законченныхъ теорій съ обѣихъ оконечностей, правда, больше съ лѣвой, чѣмъ съ правой; но таково было повѣтріе времени; нынѣ даже оконечности нашихъ мнѣній почти заглохли и могутъ ожить тогда лишь, когда наберутся содержанія для новой дѣятельности изъ нѣдръ общественнаго большинства, не увлеченнаго никакими теоріями, изъ практической жизни русской середины.

Однимъ словомъ, наши великіе народные вопросы все еще впереди; рѣшеніе ихъ принадлежитъ нашимъ дѣтямъ и внукамъ. Потому мы почти вовсе не касались ихъ По нашему пониманію, задача нынѣ живущаго поколѣнія заключается преимущественно въ созданіи общественнаго устройства, способнаго, подъ рукою верховной власти, двинуть современемъ эти вопросы.

## ГЛАВА VIII.

Остается подвести итоги предшествующему и взвёсить возраженія, противопоставленныя нашимъ заключеніямъ — возраженія вполнъ естественныя если смотръть на предметъ не съ нашей точки зрвнія, и съ какой либо иной. Такихъ же точекъ зрвнія можеть быть много, вследствие чрезвычайной сложности самаго предмета: общественнаго устройства, наилучше соотвътствующаго духу многочисленнаго народа и направленію, данному ему исторіей, при извъстной степени его зрълости. Не говоря уже о томъ, что для правильнаго обсужденія такого вопроса нужно прежде всего полное безпристрастіе, отреченіе отъ личныхъ вкусовъ въ пользу чисто логическихъ выводовъ; но кромъ того, различіе во взглядъ даже на одну какую либо сторону вопроса — на духъ нашего народа, на степень его эрълости или на смысль русской исторіидолжно непремённо отозваться на общемъ выводе. Мы знаемъ возможность сильныхъ возраженій противъ высказанныхъ нами заключеній, потому что эти возраженія возникали въ нашемъ собственномъ умъ; оттого мы и не считаемъ своихъ выводовъ ни единственно осуществимыми, ни единственно разумными; съ измъненіемъ принятаго основанія изм'вняется и вся перспектива. Но мы стоимъ на томъ, что эти выводы истекаютъ неизбъжно изъ нашихъ основаній, когда разъ основанія приняты. Значить, мы обязаны прежде всего оправдать свою точку зрвнія, показать, почему мы считаемъ ее исключительно правильною.

Самый разговоръ о такомъ предметв какъ общественное пере-

устройство, основанное не на теоріи, а на чистой практикѣ, примѣняемо не къ отвлечонному, а къ опредѣленному народу, представляеть то чрезвычайное затрудненіе— что такого разговора еще никогда и нигдѣ не бывало, что его приходится вести въ первый разъ съ тѣхъ поръ какъ стоитъ свѣтъ. Для того чтобы могла возникнуть возможность подобнаго обсужденія нужно соединеніе условій, осуществившееся только у насъ и только теперь: зрѣлые общественные матеріалы, не сложившіеся еще ни въ какую явную форму и стоящіе подъ рукой всесильной верховной власти, могущей дать имъ—вѣроятно уже въ послѣдній разъ въ нашей исторіи—тотъ или другой исходъ. Говоримъ—въ послѣдній разъ, потому что въ теченіи полувѣка мы должны наконецъ устояться въ какомъ нибудь опредѣленномъ видѣ. Иными словами: у насъ осуществились разомъ—неотложная необходимость принять окончательное рѣшеніе, вмѣстѣ съ полной свободой этого рѣшенія.

Всъ другіе народы развивали одновременно и параллельно свои общественныя и государственныя формы, большею частію полусознательно, не заглядывая въ будущее. Мы же сложились въ могучее и образованное государство — безъ всякаго опредъленнаго общественнаго склада, заготовивъ только матеріаль для его будущаго содержанія; намъ приходится сдагать свое общество въ пору возмужалости и совершенно сознательно - задача, одновременно и облегченная и непомфрно трудная. Каково бы ни было личное мнъніе каждаго изъ насъ о нынъщнемъ состояніи русскаго общества, т. е. о совокупности нашихъ сознательныхъ силъ умственныхъ и нравственныхъ, въ какой бы мъръ ни былъ каждый доволенъ или недоволенъ лично настоящею общественною средою, едва ли кто нибудь признаетъ за этою средою способность къ самодъятельности въ европейскомъ смыслъ, —способность правильно вершить ту долю задачь, которая вездъ въ образованномъ міръ лежить теперь уже на самомъ обществъ. Голосъ большинствакакъ людей мыслящихъ, такъ и людей живущихъ непосредственною жизнью, выражающихъ одни только ежедневныя впечатленія, прямо указываеть на коренной недостатокь, мёшающій развитой части русскаго народа стать на свои ноги — на нашу безсвязность, не допускающую сложиться сколько нибудь установленному мивнію; общество же есть ни что иное, какъ живое мивніе. Въ последніе годы у насъ стала также слышаться жалоба на недостатокъ въ людяхъ,---но скудость эта явно проистекаетъ изъ того же первоначального источника-изъ безсвязности. Кромъ личностей, одаренныхъ необычайными силами, всякій человъкъ силенъ гораздо болъе сборнымъ, чъмъ своимъ личнымъ сознаніемъ общественныхъ потребностей; въ этомъ смыслі всі люди — хамелеоны, всё отражають цвёть общей подкладки, съ тою только разницею, что одни, болбе даровитые и ревностные, отражають ее ярче, опредъленные другихы, а потому становятся вожаками толны. При безцветности же подкладки, при отсутствіи установленных мивній, всв, кромв геніевь безцвытны. Кромв того, можеть ли несвязное общество выставлять сознательныхь и последовательных общественных деятелей, какъ бы оно ни было богато лично способными людьми? Кто будеть расцівнивать этихъ людей? Неустроенная толпа къ такому дѣлу непригодна. Оттого, при нескладности образованныхъ слоевъ, заключающихъ въ себъ весь разумъ націи, личности действительно сильныя непременно остаются въ сторонъ, по крайней мъръ въ обыкновенное, спокойное время; между ними и обществомъ нътъ посредствующей связи. Если они что нибудь дёлають, то дёлають про себя и оптівниваются только впоследствін; руководство же толною въ дель жизни и мысли достается людямъ, наименъе изъ нее выдъляющимся. несдерживаемымъ, притомъ, никакими установленными условіями, — такъ какъ при общемъ разброд в надъ ними не оказывается никакого надзора, никакого требовательнаго мнинія, стисняющаго

ихъ произволъ. Конечное последствіе такого общественнаго состоянія у всіхъ передъ глазами: русская образованная среда не руководить ничёмъ, даже въ своемъ собственномъ дёлё. Она не можеть выяснить власти своихь потребностей, предоставляя ей логадываться объ нихъ; въ этомъ отношеніи намъ не поможеть никакое дальнъйшее развитие учреждений, не помогутъ никакие новые органы, пока само общество безсильно, вслъдствіе своего разброда. Русская образованная среда не можетъ надвирать надъ своими, ею же выбранными деятелями и не уметь пользоваться данными ей правами-не только для постепеннаго развитія впередъ, но даже для обыденнаго примъненія ихъ къ своимъ нуждамъ. Также точно она не даетъ покуда никакой прочной основы выраженію русской мысли, вследствіе чего наша періодическая печать, какъ сказаль недавно одинъ извъстный писатель, за очень немногими исключеніями, плящеть въ присядку, служить не дёлу, а потёх в праздной публики. Безъ опоры твердой середины, безъ установленнаго сборнаго мивнія, для котораго въ настоящее время у насъ нътъ почвы, люди могутъ только играть въ свободу, злоупотреблять ею во всёхъ видахъ, но не могутъ ею пользоваться. Наше общественное безсиліе выражается однимъ словомъ: «разбродъ».

Нравственная сила всякаго народа заключается въ связности его образованныхъ слоевъ, въ извъстномъ единствъ ихъ воззръний и дъятельности; она никогда не переживаетъ этого единства. Не смотря на богатство накопленнаго умственнаго капитала, преданій и политической опытности, современное французское общество впало въ состеяніе, довольно близкое къ русскому, съ тою, однакожъ, громадною разницею въ нашу пользу, что тамъ это состояніе есть вмъстъ общественное и государственное, нашъ же государственный порядокъ упроченъ тверже чъмъ гдъ нибудь, стало быть намъ есть время поправиться. Между нами и францу-

зами лежить еще то коренное раздичіе, что у нихь общественный разбродь показ ваеть упадокь, обозначившійся склонь книзу, у нась же—только невыработанность. Наше нынёшнее общественное межеуміе, какь послёдствіе особыхь обстоятельствь и естественнаго роста, а не какихъ либо насильственныхъ потрясеній и разрушеній, есть состояніе переходное—но лишь при условіи, члобы оно не затянулось слишкомъ надолго и не стало привычнымъ; въ послёднемъ случав изъ него будеть слишкомъ трудно выбраться.

Мы впали въ нынъщнее состояніе не по своей винъ, какъ французы, и не по чьей либо личной вин'я; оно стояло на нашемъ историческомъ пути, какъ опасное мъсто въ скачкъ съ препятствіями, - а наша исторія была именно самою головоломною скачкой съ постоянными препятствіями. Отдавъ всё свои силы, безъ остатка, въ продолжение четырехъ въковъ, на создание государства и народа, прочно закръпивъ, напослъдокъ, свое національное бытіе, мы по невол'в должны были пойти въ науку къ Европ'в, потому что неумѣли ни развѣдывать собственныя руды, ни отливать собственныя пушки, и вынесли изъ полутора-въкового обученія то, что должны были вынести изъ него-образованность и науку, но въ тоже время полное обезличение и полную безсвязность взрощенныхъ на русской почвъ европейцевъ, всего нашего культурнаго слоя. Обезличение явилось необходимымъ последствіемъ умственнаго состоянія, въ которое такъ долго было погружено русское общество, заимствовавшее всякое званіе изъ чужихъ рукъ безъ возможности провърить его на собственномъ дълъ п собственномъ опытъ: свое дъло и свой опытъ были пріостановлелены у насъ петровскимъ преобразованіемъ, замінившимъ стремленіе къ общественному развитію — развитіемъ личности. Русское правительство воспитательнаго періода учило своихъ подданныхъ, а потому не могло ни въ какой мёрё учиться отъ нихъ, не могло

допустить общественной самодъятельности школьниковъ; оно воспитывало русскихъ европейцевъ не для общественныхъ, а для государственныхъ цълей, для арміи и администраціи, вслъдствіе чего
эти люди, представлявшіе собой все русское культурное сословіе
безъ остатка, были связаны взаимно только отношеніями служебными, но были совершенно разобщены и между собою, и съ народомъ какъ граждане. Мы воспитались въ общественной безсвязности, прикрытой наружно екатерининскими губернскими учрежденіами. Обезличеніе и безсвязность — самыя явныя черты современнаго русскаго общества, хотя вовсе не коренныя его свойства,
потому что истекаютъ не изъ народнаго характера, а изъ чистошкольнаго воспитанія. Тъмъ не менъе онъ составляютъ нашу
главную, даже единственную болъзнь, въ нихъ корни всъхъ нашихъ частныхъ болей. Мы нуждаемся именно въ томъ лекарствъ,
которое способно вылъчить насъ отъ обезличеніи и безсвязности.

Какъ ни слабо было спаяно образованное русское общество, выросшее по одиночкъ, человъкъ за человъкомъ, изо всъхъ народныхъ слоевъ русской земли въ продолжение воспитательнаго періода, оно находило еще недавно нікоторое, хотя наружное объединеніе въ своемъ сословномъ значеніи. Вызванное къ самодіятельности съ окончаніемъ школьнаго періода, оно непрем'вню срослось бы, и довольно скоро, въ нѣчто цѣльное, не мѣшая развитію русской жизни ниже, подъ собою, такъ какъ оно было по существу сословіемъ не кастовымъ, а политическимъ, открытымъ снизу. Въ то время, когда совершались наши последнія преобразованія, всемірный опыть достаточно уже выясниль условія правильнаго ебщественнаго развитія: можно было уже не сомнъваться въ истинъ, что эта правильность зависитъ исключительно отъ связности и постепеннаго, естественнаго, а не искусственнаго разростанія образованныхъ слоевъ, воспитанныхъ историческою жизнію; что право на непрерывное развитіе, не подверженное никакимъ колебаніямъ, осталось только за народами, умѣвшими оградить себя отъ вторженія толны въ непринадлежацую ей область — за Англіей, въ силу твердаго закона и укорененныхъ обычаевъ, за Америкой, въ силу однихъ твердыхъ политическихъ нравовъ; что существование полноправныхъ общественныхъ слоевъ, руководящихъ народною жизнью и способныхъ къ известной доле одинодушія, невозможно безъ прочной сердцевины — по крайней мъръ у насъ, въ старомъ свътъ, слишкомъ опутанномъ своимъ прошедшимъ. Все это было уже доказано опытомъ, только не для насъ, заинтересованныхъ европейскою жизнью въ смыслѣ---не историческаго урока, а занимательнаго романа, роли котораго давно уже нравились многимъ нашимъ. Когда созрело мненіе, руководимое правительствомъ, о необходимости сръзать съ Россіи болезненные наросты, порожденные нашимъ прощлымъ - крепостное право, безсудіе и безусловную чиновничью опеку, мы не ум'ти провести явной черты между своими собственными, русскими потребностями и чужими стремленіями, привившимися къ намъ во время нашего сидынья за европейскою азбукой. Передъ тымъ только что разыгралась крымская война, поколебавшая временно нашу давнюю увъренность въ себя-всябдствіе чего русскіе культурные люди стали на извъстный срокъ еще болъе школьниками, еще болве несостоятельными существами въ общественномъ смыслъ, чъмъ были прежде. Такое настроение должна было очень естественно открытъ настежь двери разливу нигилистскаго пустословія. Прежде чімъ прошло это повітріе между взрослыми людьми, передълка нашего общественнаго строя уже совершилась,передълка, несомнънно необходимая, осуществившая великій и благотворный повороть въ нашей исторіи и безупречная съ своей отрицательной стороны, устранившая все что должно было устранить, - но не замънившая устраняемаго, во многихъ отношеніяхъ, ничьмъ существеннымъ. На счетъ этого существеннаго въ ту

пору было еще слишкомъ трудно согласиться; намъ не доставало даже самаго начальнаго обще-житейскаго опыта, мы еще слишкомъ довърчиво относились къ своимъ, принятымъ на въру идеаламъ. Духъ проникавшій преобразованіе шестидесятыхъ годовъ, соотвътствовалъ настроенію времени; выдвигавшіеся на сцену дъятели той эпохи, были почти всѣ, какъ извѣстно, представителями такъ называемыхъ «передовыхъ стремленій», все содержаніе которыхъ начерпалось не изъ жизни, а изъ заемной науки нашего воспитательнаго періода; стремленія эти находили себъ поддержку и въ недовольствъ большинства, разочарованнаго крымскою неудачею, и въ обаяніи свободнаго русскаго слова, впервые прорвавшаго плотину и не знавшаго предёловъ своему детскому увлеченію. Правительство съ своей стороны затруднялось установленнымъ преобладаніемъ высшаго сословія для того времени, когда приходилось изъять изъ подъ руки его двадцать милліоновъ крыпостныхъ. Хотя самый трудный щагъ въ этомъ дыль — личное освобожденіе — быль совершень самимь дворянствомь, містными пом'вщиками (чему, сказать мимоходомъ, западные сосъди наши почти отказываются върить) но тъмъ не менъе понятно, что въ тѣ годы считалось болѣе удобнымъ разъединить сословія, чтобы окончательно упрочить самостоятельный быть освобожденныхъ. Жертвовать основными историческими началами, особенно когда ихъ нечёмъ замёнить, удобству минуты-едва ли можно считать выгоднымъ; но для каждой полосы времени интересъ текущаго часа почти всегда перевъщиваетъ все остальное. Сила однакожъ въ томъ, что эта мъра — разъединение сословий и между собою, и въ самихъ себъ, имъвшая нъкоторое значение въ смыслъ мъры переходной, установилась на долго и обратилась въ руководящее начало, -- на которомъ были воздвигнуты дальнъйшія преобразованія. Весь этотъ итогъ разнообразныхъ теченій повліяль прямо на исходъ дъла. Оттого, смъемъ думать, великія преобразованія

шестидесятыхъ годовъ, вполить втрныя духу русской исторіи съ своей отрицательной стороны и въ своей современности, неоспоримо втрныя также въ коренномъ основаніи—въ освобожденіи народа съ землей, оказались теоретическими, не совствить русскими, со стороны положительной—въ задуманномъ ими новомъ общественномъ устройствъ, очевидно сочиненниомъ людьми того времени.

Вопреки примфрамъ, стоявшимъ передъ нашими глазами, мы сдълали опыть, никому еще не удававшійся въ Европ'в и шедшій въ разръзъ всему содержанію нашей послъпетровской исторіи: окунулись въ полную безсословность, растворили въ массъ свое. еще не достаточно связное, еще не созрѣвшее культурное сословіе, требовавшее времени и самод'вятельности для того чтобы стать на ноги - и теперь вкушаемъ уже первые плоды начавщагося всеобщаго нравственнаго разброда, но только первые -- далеко еще не последніе плоды. Въ настоящее время у насъ, какъ во Франціи, не набирается четырехъ человѣкъ для выраженія одного и того же мивнія, и нельзя связать вивств даже двухъ человъкъ для проведенія какого нибудь общественнаго дъла, внъ личныхъ интересовъ; за то, не въ примъръ Франціи, гдъ, по старой привычкъ, надъ человъкомъ стоитъ еще нъкоторый надзоръ мнънія, у насъ правственное своеволіе личности ограничивается только чертой, за которою начинается вившательство власти. Связность общества, внутренняя его дисциплина, подчиняющая лицо большинству съ тъхъ сторонъ жизни, къ которымъ оффиціальный за-· конъ не имъетъ доступа-безъ чего свобода невозможна-не успъвшая окръпнуть до эпохи преобразованій, расщаталась совсъмъ, какъ только съ нашего юнаго культурнаго общества была снята прежняя обстановка, хотя бы искусственная, поддерживавшая его цёльность; общество наше подверглось участи всякаго кирпича, съ котораго снимутъ рамку прежде чемъ онъ затвердетъ.

Слёдуя нынёшнимъ путемъ, мы неизбёжно придемъ къ исходу слишкомъ явному, чтобы можно было въ немъ усомниться: къ тому исходу, что русское общество, т. е. вся наша историческая културная сила, разсыпется сухимъ нескомъ, утратить всякую способность къ какому либо сборному дёлу, къ какому либо умственному или практическому почину, утратить всякое определенное сознаніе о раздичіи между нравственно-должнымъ и не-должнымъ. всякую мысль объ общемъ дёлё, сохраняя почтеніе къ одной только истину трактической истину личных интересовъ. Вънцомъ такого общества станетъ видимо вырострющая у насъ еврейская биржевая аристократія, какъ подательница единственнаго блага, сохраняющаго свою цену одинаково и въ глазахъ потомковъ Пожарскаго и въ глазахъ семьи Минина. Наше общество будеть въ состояніи производить, можеть быть, лично способныхъ дюдей, но не выработаетъ ничего изъ самаго себя. не сложится ни во что определенное. Намъ придется или дожидаться того счастливаго часа, когда весь русскій народъ поголовно обратится въ американскій въ отношеніи политической эрблости, конечно, по вдохновению свыше, потому что нынъшнимъ путемъ мы не придемъ къ такому концу, - или же оставаться на въки народомъ, способнымъ жить тольно подъ строгимъ полицейскимъ управленіемъ; наша будущность ограничится одною постоянною перекройкою административных учрежденій. Нечего и говорить, что на такомъ основаніи русская мысль и самобытная закваска, вложенная въ русскій народъ его исторіей, пропадуть даромъ, не разовьются ни во что осмысленное. Нашъ упадокъ совершится постеченно, не вдругъ, но совершится непремънно. Кто тогда будеть правъ? - Ръшаемся выговорить вслухъ: одна изъ двухъ силъ-или русская полиція, или наши цюрихскіе бъглые съ ихъ будущими последователями. Судьба Россіи, лишенной связнаго общества, будеть со временемъ поставлена на карту между этими двумя партнерами.

Если наша насущная потребность, наше спасеніе, зиключается въ общественномъ объединеніи, то мы можемъ спастись только возвращеніемъ на свой историческій путь, явно начертанный всёмъ нащимъ прощлымъ — можемъ найдти объединеніе лишь въ единственной гражданской группъ, нъсколько привыкшей къ связности-въ наслъдственномъ культурномъ сословіи, заключающемъ въ себъ покуда итогъ русской сознательной силы, составляющемъ единственное наслъдство, полученное нами отъ петровскаго періода, а не въ сочиненіи чего-либо новаго и произвольнаго, еще никогла не удавшагося въ исторіи. Мы далеки отъ мысли о какой либо кастовой исключительности по крови и пород'в; мы считаемъ, вмъстъ съ большинствовъ, русскую монархію-монархіей чисто-народой въ своей сущности; мы хорошо понимаемъ, что Россія, созданная, одна изъ всёхъ государствъ свёта, не завоеваніемъ, а обще-народною потребностью единства, не имъетъ никакого повода предпочитать одну группу гражданъ другой, независимо отъ личной способности людей; мы вполнъ въргимъ въ русскій народъ, не минологическій народъ славянофиловъ, обладающій небывалыми на свътъ качествами, а въ дъйствительный народъ, доказавшій много разъ свои великія свойства—и въ пору созданія московскаго государства, и въ 1612, и въ 1812 годахъ, — въ народъ, который нынь, распущенный и оставшійся почти безъ надзора, ведетъ себя все-таки лучше европейской черни, у которой стоять по двъ няньки надъ душой; наконецъ, мы чистосердечно въримъ въ будущность самобытно-развившейся всесословной Россіи. Но мы не въримъ тому, чему исторія не представляетъ примъра, что отвергается разумомъ и самыми законами природы: возможности развитія безчисленнаго населенія, еще не выработавшаго себ'в окончательныхъ формъ, но уже заранве приведеннаго въ состояние не-

разчлененнаго, безсословнаго студня; населенія, надъ которымъ не стоить явно очерченное, самодъятельное, исторически-воспитанное культурное общество, скрыпленное въ одно цылое чымь бы то ни было: закономъ, обычаемъ или интересами; населенія, въ которомъ неразвитая масса предоставлена на произволъ ея инстинктовъ, а правительственное дъйствіе-единственная живая у насъ сила-проводится исключительно посредствомъ наемниковъказеннаго чиновничества, въ сущности столь же чуждаго видамъ власти, какъ и мъстнымъ пользамъ, а главное — чуждаго русскому народу, всёмъ нравственнымъ сторонамъ его жизни, более чемъ какое либо изъ нашихъ сословій. Несмотря на наружное сходство административныхъ формъ нынъщняго времени и недавно окончившейся эпохи, между ними легла бездна. Пока русское дворянство составляло связное сословіе, какъ ни слабо оказывалось его политическое воспитаије, оно все-таки было проникнуто чувствомъ своей обязанности къ престолу и Россіи; оно вносило это чувство въ государственную службу, военную и гражданскую; дворяне, получавине жалованье, были служилыми людьми своего отечества, а не простыми наемниками; медкіе исполнители стояди подъ ихъ рукой; въ русскую службу вносился духъ не какихъ либо личностей только, а духъ сословія. Немного времени прошло со дня растворенія нашего отборнаго слоя въ массі, растворенія далеко еще не полиаго, а послъдствія его сказались уже яркими чертами въ арміи, въ админастраціи, а болъе всего въ самомъ обществъ, утрачивающемъ со-дня-на-день всякую нравственную дисциплину. Отдёльный человекь, какь члень общества, есть ничто, если онъ не какой нибудь исключительный герой; онъ силенъ и предпріимчивъ только взаимною поддержкою, онъ благонадеженъ только взаимнымъ ограниченіемъ; гдё нётъ связнаго общества, тамъ нётъ и надежныхъ людей. Оставаться въ нынжшнемъ положени значить-не жить совокупною жизнію. Чёмъ же, въ чемъ же, около

чего же мы можемъ связаться? Единственный общественный слой въ Россіи, не только достаточно образованный, не только проникнутый въ извъстной мъръ историческими преданіями, но единственный, сохранившій хотя нікоторую привычку къ связности, къ подчинению себъ своихъ членовъ-есть дворянство, и только оно. Сознавая очень хорошо временное обезличеніе, политическую нестройность, малую привычку къ дружному действію, еще усиленную отвычкою последнихъ годовъ, признавая всю недозрелость русскаго дворянства, воспитаннаго, можно сказать, не сословно, а въ одиночку, разсыпавшагося на половину, вдобавокъ, во всѣ стороны со времени преобразованій, мы все-таки не знаемъ въ Россіи никакого другого общества, кром' дворянскаго, не видимъ никакого другого матеріала, который могъ бы послужить основаніемъ связному, мыслящему и политическому русскому обществу, кром'в дворянства. Вс'в знають, что наше дворянство -- не самостоятельное сословіе въ государствъ и не можеть быть такимъ. потому естъ твореніе верховной ОТР оно власти: оно — не каста, а учреждение чисто-политическое, первый приступъ къ организаціи Россіи, не успъвшей еще вполнъ организоваться; даже менее того: оно покуда только можетъ стать политическимъ учрежденіемъвъ пособіе самой власти, до сихъ же поръ было лишь сословіемъ служилымъ, а потому оно никакъ не въ состояніи здоупотребить своимъ положеніемъ для собственныхъ сословныхъ цёлей; но зато оно одно можетъ дать намъ то, чего у насъ теперь положительно нътъ и безъ чего нельзя житъ: стройность и совокупность русскаго общества, обязательное миъніе и способность къ общественному почину, не стёсняя никакого проявленія жизни внизу, принимая въ себя всѣ притоки выростающихъ изъ почвы силъ, служа сознательно верховной власти п направляя народъ въ свойственномъ ему духф, а не въ духф канцелярскаго прогресса. Русское дворянство, организованное и открытое, составляющее союзъ образованныхъ русскихъ родовъ, какого бы они происхожденія не были, тісно сплоченное съ верховною властью, надолго обезпечить правильное развитіе Россіи. обезиечить его до техь порь, пока не до всесословности-не на словахъ, а на дълъ. Конечно, нужно время, въроятно даже целое поколеніе, для того чтобы сложить въ связное сословіе наше дворянство и все, что должно прирости къ нему въ настоящемъ и будущемъ; разомъ ничего не д'влается, а теперь, когда нашъ культурный слой расшатался и расплылся, для срощенія его требуется еще больше времени, чъмъ понадобилось бы въ началъ шестидесятыхъ годовъ; но у насъ нътъ другого выхода изъ нынъшняго нескладнаго и ничего не объщающаго впереди положенія. Ни наше общество, ни наша армія, ни наши учрежденія не могуть поправиться и развиться безъ новой склейки, ядромъ которой можетъ служитъ только то, что дъйствительно у насъ есть - петровское дворянство съ крупнымъ купечествомъ. Лучше поздно, чъмъ никогда.

Обращаясь къ образованнымъ кругамъ, несущимъ на своихъ плечахъ житейскія тягости, некого, кажется, убѣждать въ той истинѣ, что мы находимся въ полномъ нравственномъ разбродѣ и что въ такомъ положеніи нельзя оставаться. Громадное большинство пашихъ развитыхъ дюдей сознаютъ необходимость организовать русскую жизнь, дать ей средоточіе. Но если большинство пришло къ сознанію этой потребности, то взгляды его на причины нашего общественнаго разобщенія, а стало быть и на средства къ излеченію, очевидно еще не объединились. Наше образованное и и даже просто практическое больщинство, оффиціальное и частное, видитъ необходимость устроить нынѣшній непорядокъ, поставить объединеніе на мѣстѣ разгада и предоставить управленіе мѣстною жизнію, вершеніе чисто общественныхъ задачъ, благонадежнымъ рукамъ, но чьимъ именно рукамъ—это вопросъ еще

колеблющійся. Онъ колеблется потому именно, что на него смотрять почти исключительно съ одной только стороны, формальной и внешней — со стороны задачь местнаго самоуправленія, между тъмъ какъ въ немъ заключается еще внутренняя и гораздо важнъйшая сторсна, чисто нравственная - вопросъ о нашей общественной цёльности, о развитіи и организаціи русскаго мнёнія, русскихъ направленій и русской сборной діятельности, которыя могутъ сложиться и явно высказаться только въ твердо установленномъ кругъ людей сознательныхъ, понимающихъ другъ друга и свои права, привыкщихъ къ совокупному действію, идущихъ къ одной цёли, хотя бы различными путями. Безъ этихъ условій у насъ никогда не сложатся большія, дисциплинированныя группы единомышленниковъ и не окажется господствующаго мивнія, т.е. Россія никогда не станеть нравственно организованною страной. Извъстно, что никакое тъло, растворенное въ слишкомъ большомъ количествъ жидкости, не кристаллизуется. Вотъ важнъйшая сторона вопроса. Время требуеть (надо прибавить - всегда требовало) объединенія русскаго историческаго слоя, выросшаго и выростающаго изъ слоевъ стихійныхъ, способнаго осуществить въ себъ самостоятельную умственную жизнь Россіи и стать сознательнымъ, отвътственнымъ во всемъ своемъ объемъ орудіемъ верховной власти, для развитія нашего будущаго. Эта вторая потребность очевидно господствуеть надъ первою - надъ пригодностію тъхъ или другихъ формъ мъстнаго самоуправленія, хотя въ тоже время даеть и ей самый правильный исходь. Въ русскихъ убздахъ существуетъ только то разумное общество, которое существуетъ въ русскомъ государствъ; устройство швейцарскаго кантона въ такой же степени не соотвътствуетъ состоянію нашего увзда, въ какой общее устройство швейцарскаго союза не соотвътствовало бы состоянію русской имперіи. Задача текущаго времени ръзко отличается отъ той, которую большинство нашего общества радостно привътствовало въ началъ шестидесятыхъ годовъ: тогда, выйдя въ первый разъ на волю изъ полуторавъковой школы, мы желали прежде всего осуществленія своихъ завътныхъ, хотя напускныхъ идеаловъ; теперь же намъ приходится думать объ удовлетвореніи нашимъ вопіющимъ потребностямъ. Мы пожили съ тъхъ поръ и понабрались опытности.

Можно спокойно ожидать часа, когда мижніе о необходимости общественной связности, такъ же какъ о невозможности оставить народную толпу безъ просвъщеннаго руководства, станетъ всеобщимъ между нашими образованными людьми. Но какимъ путемъ достигнуть этихъ цълей? Въ этомъ отношении, на сколько можно оглядёться въ нынёшней пестротё взглядовъ, существують три главныя мивнія: одни думають что діло обойдется само собою, безъ законодательныхъ мъръ, и что нашъ культурный слой собственною силою всплыветь на верхъ, что мы сростемся потихоньку; другіе, сознающіе потребность объединенія безъ проволочки и не въряще быстрому торжеству однъхъ нравственныхъ началь въ неустроенномъ обществъ, хотятъ исключительнаго господства пенза, съ устраненіемъ всякой сословности; третьи, наконецъ, и мы въ томъ числъ, довъряютъ также мало спасительному дъйствію ценза въ самомъ себъ, какъ и самобытному торжеству разума, и думають, что въ человъческомъ обществъ, какъ и въ вещественномъ мірѣ, ничто не слагается безъ центра тяготѣнія.

Первое мнѣніе — о самородномъ и безъискусственномъ возстановленіи русской цѣльности—не выдерживаетъ критики. Всякая спла, конечно, имѣетъ вѣроятность восторжествовать рано или поздно, если она сила совокупная, растущая; но въ томъ и дѣло, что у насъ существуютъ только запасы общественной силы, а связаться имъ не на чемъ. Подъ щитомъ сильнаго правительства, обезпеченные въ сохраненіи наружнаго порядка, мы можемъ долго прожить въ состояніи безпорядка внутренняго, такъ долго, что на-

конець по привычкъ утратимъ въру во все на свътъ, кромъ одной полици, тогда будеть уже поздно поправляться. Тамъ, гдъ есть привычка къ общественному объединенію, препятствія не страшны. Еслибъ Англія была вдругъ погружена въ анархію какимъ либо нежданнымъ переворотомъ, то все-таки нечего было бы опасаться за ея общество, за ея владычествующую и связующую силу: англійское общество могло бы утратить свои историческія формы, но оно не утратило бы ни своего-нравственнаго господства въ странъ, ни своей стойкости и цъльности, какъ не утратили ихъ англійскіе культурные классы на американской почв'в. Д'вйствительная сила всегда возьметь свое; но у насъ вопросъ идеть не о проявленіи силы существующей, а о томъ, чтобъ эта сила могла сложиться на нашей бездейственной почев сама собой, не только безъ поддержки закона, но вопреки закону, недавно упразднившему завязи ея, начавшія было складываться. Мы всь видимь своими глазами какъ русское общество стало съ техъ поръ расшатываться, терять всякое единство; но не видимъ никакой причины, даже въ будущемъ, которая могла бы сама собой породить обратное движеніе. Если бы даже такое движеніе могло возникнуть само собою когда нибудь, что вовсе нев роятно, то, въ ожиданіи этого счастливаго дня, мы на столько отстали бы нравственно отъ всего свъта, въ такой въкъ, когда всякій слабый виновать, что поплатились бы за впутреннее неустройство даже своимъ международнымъ положеніемъ.

Разбирая вышеприведенное мнѣніе, мы не касались двухъ разрядовъ людей: тѣхъ, которымъ всесословность мила по вкусу, которые любятъ ее какъ учрежденіе *либеральное* и видятъ въ ней обезпеченіе воображаемыхъ правъ народа противъ захвата высшихъ сословій—однимъ словомъ, людей, смотрящихъ на безсословность какъ на плодотворное начало въ самой себѣ и ожидающихъ отъ нея неизвѣстныхъ имъ самимъ, но во всякомъ случаѣ хоро-

шихъ последствій; техъ также, для которыхъ безсословность составляеть средство, а не цъль. Первые у насъ очень многочисленны, но наклонность ихъ нельзя назвать прямо мижніемъ, — это больше вкусь, а о вкусахъ не спорять. Въ другихъ земляхъ иначе. Правильно или утопически понимаетъ европейское фабричное населеніе свои пользы, силясь оторваться отъ культурныхъ слоевъ страны, но на западъ это движение существуетъ, оно было достаточно сильно чтобы привести законъ о всеобщемъ голосованіи, оно вызвало не мало печальныхъ, но тъмъ не менъе крупныхъ явленій въ народной жизни; тамъ оно д'виствительность, а потому естественно находить въ образованныхъ кругахъ сторонниковъ и вожаковъ. Въ нашемъ народъ нътъ и не можетъ быть никакихъ стремленій къ обособленію по множеству прачинь, давно уже указанныхъ, между прочимъ указанныхъ и въ нашей книгъ. Русскій народь — земледель ческій, оседлый до такой степени, что даже въ Петербургъ онъ не разрываетъ связи съ родною деревнею, не скученный въ городахъ, всегда бывтій собственникомъ на дёлё, а теперь ставшій имъ и по праву; онъ, правда, не устроенъ еще вполнъ въ начествъ собственника, но не устроенъ потому, что бюрократическая опека, взявшая его на свое попечене, ие въ силахъ идти далъе наружнаго устройства; есть надежда весьма сбыточная, что у насъ можетъ широко развиться артельное производство и что вслъдствіе того преобладаніе капитала не станеть въ Россіи такимъ гнетомъ какъ въ Европъ; но даже этотъ вопросъ, при слабомъ развитіи русской промышленности, принадлежить еще будущему, а не настоящему и не можеть покуда вызывать никакихъ практическихъ мъръ. Затъмъ, сословной борьбы въ Россіи не было и не будеть, по той простой причинь, что у насъ нъть сословій въ западно-европейскомъ смыслъ, а есть только два слоя-образованный и необразованный, -- изъ которыхъ первый, по необходимости, служилъ, служитъ и будетъ служить орудіемъ правительствен-

наго дъйствія. Вопрось въ томъ, какой видъ службы этого слоя наилучше соотвътствуетъ условіямъ времени — чисто казенный, какъ нынъ, или земскій? Ръчь идеть не о передвиженіи властнаго положенія изъ одного общественнаго пласта въ другой, что дійствительно отзывалось бы переворотомъ; оно остается неизбъжно въ томъ же самомъ слов, способномъ его нести; двло въ томъ, чтобы сложить образованных русских людей, им выших до сихъ поръ лишь значеніе казенныхъ чиновниковъ, въ связную, по возможности самостоятельную гражданскую группу, остающуюся, какъ и прежде, прямымъ орудіемъ верховной власти. Эта потребность вызывается не теоріею, а дійствительностію, такъ какъ нашъ разрозненный культурный слой, объединаемый только механически государственною службою, оказывается съ каждымъ днемъ все безсильнъе передъ возникающими общественными задачами. Онъ становятся не по плечу ему, не только по отчужденности его отъ почвы и дъйствительной жизни, но также вслъдствіе въвышагася въ него, очень понятнаго равнодушія и къ общему дёлу и къ кореннымъ государственнымъ основамъ; большинству всякаго чиновничества все равно отъ кого получать жалованье, лишь бы получать его; характеръ наемничества вытравляеть изъ него все болбе гражданское чувство, а между томь для земской дъятельности остается лишь оборышь людей. Для собственнаго обезпеченія, правительству выгодно обратить созданный имъ культурный слой изъ слугъ наемниковъ въ върноподданныхъ гражданъ, повъряющихъ другъ друга передъ лицомъ всей земли. При безформенности, какъ и при общественной сомкнутости, значеніе остается за тімь же самымь сословіемь, народъ находится иодъ его же управленіемъ, но мъра пользы, приносимая имъ, будетъ совсемъ иная. Исключительное значеніе остается за тъмъ же самымъ сословіемъ, только лучше приспособленнымъ къ потребностямъ времени. Спорить

комъ приспособленіи можно лишь въ смыслѣ политическихъ. а не соціальных видовъ, которые остаются туть не причомъ. Наконецъ наша верховная власть, общенародная по своему происхожденію, никогда не допустить преобладанія одной группы русскихъ людей надъ другою, въ ея личную пользу, независимо отъ пользъ государственныхъ. При такомъ національномъ складъ, мы смъло можемъ сосредоточить помыслы на потребностяхъ текущей эпохи, не принимая въ расчеть экономическихъ и соціальныхъ вопросовъ, волнующихъ западную Европу, и не пробуя кронть себъ политического платья съ запасомъ, для неизвъстныхъ нуждъ отдаленныхъ поколеній. По самой сущности единственных наших русских действительностей, образуемых двумя полюсами-историческою верховною властію и духомъ народа, — потребное намъ, осмысленное современное устройство, есть только форма, организація общества, соотв'єтствующая его росту; она незаковываетъ жизнь будущихъ поколъній въ какой либо неизмінный типь, не предрішаеть нисколько того, что окажется нужнымъ Россіи черезъ сто или дв'єсти л'єтъ. Наша исторія посл'ядовательно м'яняла орудія, посредствомъ которыхъ правительство проводило свое действія въ страну; стало быть ей и теперь нътъ надобности стъснять себя изъ за фантастическихъ соображеній о потребностяхъ грядущихъ покольній, тымь болье, что человьку не дано заглядывать такъ далеко въ будущее. «Нъсть бо ваше въдение времена и въки», сказалъ всемірный учитель. Современныя же нужды—не только общества, но простонародья, требують у насъ прежде всего совокупности, взаимодъйствія и просвъщеннаго руководства, невозможныхъ безъ связности образованнаго слоя. Такое руководство необходимо болъе всего самому же народу, для того чтобы развить врожденныя ему способности; самъ по себъ въ пълую тысячу лътъ онъ развился лишь до того состоянія, въ которомъ пре-

бываеть на нашихъ глазахъ. Русское просторонародье понимаетъ свои выгоды несравненно ясние книжных своих сторонниковы: оно мало довъряетъ выборному начальству изъ своей среды, полагается гораздо болъе на мъстнаго помъщика, чъмъ на либеральнаго чиновника, не знаеть никакой зависти къ высщимъ клаесамъ, выросшимъ и повседневно выростающимъ изъ его же средъ. Надобно полагать, что русскому сельскому люду показалось бы дсвольно забавнымъ предложение: потерпъть неурядицу неопредъленное время, для того чтобъ когда нибудь, какое нибудь изъ русскихъ покольній не было стыснено существующими формами въ свободномъ выборъ своего общественнаго устройства. Надобно думать, что этому вожделенному поколенію пришлось бы даже не нодъ силу строить чтобы то ни было, — оно слишкомъ отупъло бы отъ въковой разладицы. Между тъмъ-вотъ все, на что сводятся доводы любителей безсословности ради самой безсословности. Умнъйщіе изъ нихъ понимаютъ невозможность оставаться долго въ чисто-хаотическомъ состояніи и ищуть выхода-не въ общей и явной связности по закону и обычаю, а въ частномъ, какъ бы потайномъ сростаніи въ сред'є каждой общественной группы особо-что, во первыхъ, не подаетъ никакой надежды на успъхъ и вовсе не достигаетъ существенной цъли, а во вторыхъ-доказываеть внутреннее признаніе самаго принципа, съ желаніемъ обойти его во чтобы ни стало-изъ за личнаго вкуса. Каковы бы ни были взгляды нашихъ сторонниковъ безформенности во всёхъ прочихъ отношеніяхъ, они очевидно принадлежать къ еретической для науки сектъ, върующей въ самозарожденіе; они ждутъ всходовъ тамъ гдъ ничего не посъяно и не хотятъ понять, что безформенность, являющаяся не въ колыбели общества, а въ поръ его сознательности, можеть развиваться только въ свойственномъ ей духѣ; что безформенность текущаго дня обращается въ двойную безформенность завтрашняго и тройную последующаго, по-

ка наконецъ нравственныя силы народа, не высказавшись, придуть въ разложение и нація начнеть скатываться по обратному склону.

Мы не станемъ распространяться о немногихъ людяхъ, видящихъ въ нынъшней безсословности лишь средство — для осуществленія желаній, въ которыхъ они не могуть признаться. Такой разговоръ въ печати невозможенъ. Но для насъ не составляетъ сомнонія тоть выводь, что даже эти люди, и даже съ ихъ исключительной точки эрвнія, глубоко ошибаются; массу можно поворотить въ какую бы то ни было сторону, только умственными силами, которыя должны образовать прежде нічто цільное, способное слагаться въ опредъленныя группы; иначе происходить лишь одно последствіе — толпа впадаеть въ китайскій застой и вся кое желаніе действовать на нее уподобляется тогда затей — вызвать бурю на моръ, дуя на него съ берега. Возстановленіе общественной цёльности разсветь, очевидно, утопіи этихъ искателей приключеній, они увидять въ очію свою ничтожность, какъ можно будетъ сосчитать направленія; но тогда, по крайней мірь, они явно поймутъ причины своей несостоятельности, чего теперь не могутъ понять. Увъковъчение современнаго разлада не объщаеть выгоды никакому мнюнію, ни съ какой точки зр'внія; но оно представляеть положительный вребь всякому дилу общему и частному, делу всякихъ людей, каковы бы ни были ихъ личныя стремленія. Потому, оставляя въ сторон'в мнівніе о самозарожденіи русскаго общества, какъ противное законамъ природы, отвергающимъ всякое самозарожденіе, сосредоточимъ исключительное внимание на сбыточномъ.

Второе митніе—о возможности создать живое русское общество исключительно посредствомъ ценса— нельзя не назвать серьезнымъ: оно приводитъ въ свою пользу въскіе доводы; тъмъ не менте мы считаемъ и этотъ способъ недостигающимъ цъли,

имбемъ явныя причины, какъ читатели увидятъ, считать его такимъ. Главный доводъ сторонниковъ этого мнвнія состоить въ трудности, -- по ихъ словамъ, почти невозможности -- воскресить русское дворянство въ его прежнемъ сословномъ видъ, вновь вдохнуть въ него жизнь. Они говорять: «Наше дворянство, вопервыхъ, разсыпалось. Въ переходное время преобразованій, тѣ изъ русскихъ помъщиковъ, которые имъли побольше средствъ, увхали за границу, тв, которые имвли ихъ меньше, вторично поступили на службу, или перебрались въ города; ни тъхъ ни другихъ теперь уже не соберешь. Наши убзды опустъли до такой степени, что даже для нынъшней земской службы, съ ея тъснымъ кругомъ действія, нётъ достаточнаго числа благонадежныхъ людей. Уцъльда одна только петербургская аристократія, поголовнослужащая или считающаяся на службъ, давно уже ставшая совершенно чуждою областямъ. Кромъ того, слабая связь, соединявшая дворянство въ сословіе, теперь почти совсёмъ распалась; само общество не делаетъ никакого различія между м'єстнымъ дворяниномъ и всякимъ другимъ ценсовымъ владъльцемъ. Въ третьихъ, дворянство потеряло въру въ себя и въ свое значеніе; разстроенное однажды, оно будеть смотръть на себя, если его сомкнуть вновь, какъ на наружное учрежденіе, подверженное въ будущемъ опять можеть быть новой ломкь, а не какь на твердое самостоятельное сословіе. Въ четвертыхъ, человѣкъ силенъ только сборнымъ духомъ своего общества, а съ тъхъ поръ какъ дворянское общество перестало быть действительностію и обратилось въ нарицательный сборъ землевладёльцевь, въ немъ замётно ослабёль прежній духь: гдё тё люди изъ мёстныхъ помёщиковъ, какихъ мы знали-стойкіе, полные уваженія къ своему званію и доброжелательные къ низшимъ, къ которымъ ходилъ судиться весь околодокъ? Возможно ли, прибавляютъ сторонники ценса, воскресить прошлое и не признать дъйствительности какъ она есть. Конеч-

но, у насъ теперь нѣтъ общества и оставаться въ такомъ состояни нельзя. Но за неимѣніемъ дворянства, можно попытаться связать въ нѣчто цѣльное—имущественные, ценсовые классы».

Мы не ослабляли доводовъ этого мнвнія, напротивъ, рады были бы усилить ихъ новыми, чтобы освётить дёло со всёхъ сторонъ; мы ищемъ не литературнаго успъха, а выхода изъ нашего современнаго хаоса, а потому не отвращаемъ умышленно глазъ отъ дъйствительности. Въ вышеприведенныхъ доводахъ несомпънно есть много правды, но только эта правда нисколько не измъняетъ постановки дъла: она не доказываетъ ни возможности сложить прочное, охранительное общество безъ исторической сердцевины, изъ такихъ несвязныхъ лоскутьевъ, какъ случайный имущественный ценсъ, ни возможности найти въ Россіи какую бы то ни было склейку, какую нибудь, хотя бы расшатанную, привычку къ единству и связности внѣ дворянства. Во внутреннемъ обозрвніи «Въстника Европы» за январь 1874 года, была съ ръдеою силою выяснена немыслимость надежды-создать стройное и охранительное политическое общество изъ всёхъ выигравшихъ нумеровъ текущей спекуляціи. Въ томъ же журналъ была помъщена замъчательная статья г. Маркова о вопросъ-кто можеть вести мъстное самоуправление и кому въритъ русский народъ. Всъ читали письма изъ провинціи въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Мы указали только на выдающіеся труды въ этомъ родъ, — но ихъ много, наше общество начинаетъ высказываться, и изъ показаній его достаточно видно, на сколько оно върить и въ успъхъ безсословности, и въ спасительную силу одного ценза. Но дъло не въ статьяхъ. Въ глазахъ свъта стоитъ довольно примъровъ, какъ удачно цензъ, самъ по себъ, спасалъ европейское общество. До сихъ поръ цензовое сословіе удалось только въ Англіи, потому что оно явилось тамъ не бюрократическимъ спискомъ крупныхъ плательщиковъ податей, а постепеннымъ разростаніемъ высшаго историческаго сословія страны, органически сращавшаго и сращающаго съ собою все подымающееся вверхъ. Но этотъ же самый цензъ, введенный искусственно, какъ учреждение, -- какъ нъкоторые предлагаютъ ввести его у насъ, --- во французское общество, не сплотиль и не спась ничего; вооруженная цензовая буржуазія была взята въ пленъ несколькими сотнями уличныхъ оборванцевъ. Во Франціи же діло шло только объ охраненіи общества, у насъ оно идетъ — о созданіи его. Какая связность, а главное какая умственная цёльность, необходимая для установки русскаго общественнаго мнвнія, можеть быть достигнута бумажнымь объединеніемъ самыхъ разнородныхъ, чуждыхъ между собою даже въ коренныхъ понятіяхъ, плохо-понимающихъ другъ друга единицъ, не соприкасающихся между собою внъ оффиціально навязанныхъ имъ занятій? Между тъмъ, эти же самые люди, примыкающіе постепенно -- одни потомственно, другіе лично -- къ сред' уже установленной и представляющей хотя некоторую связность, непремънно станутъ проникаться ея духомъ и свяжутся между собой органически. Политическое общество, построенное на такихъ началахъ, будетъ имъть подъ собой основание, способное къ дальнъйшему развитію; во всякомъ же случат мы пойдемъ впередъ англійскимъ ходомъ, который привель къ чему нибудь положительному, а не французскимъ, который привелъ только къ септеннату. Если бы намъ пришлось необходимо выбирать между политическимъ обществомъ исключительно цензовымъ и нынѣщнимъ безсословнымъ разладомъ, мы не колеблясь предпочли бы второй. Русскій народъ самъ по себ'є, какъ охранительный устой, в'єрный своимъ кореннымъ преданіямъ, вполнъ благонадеженъ. Неудобство нын вшняго склада заключается въ томъ, что этому народу приходится рътать вопросы на три четверти для него недоступные-причемъ, естественно, онъ становится жертвою всякихъ интригъ, въ пользу личныхъ интересовъ. Съ развитіемъ нашей общественной жизни число недоступных народу вопросовъ возрастеть до  ${}^{0}\!\!/_{10}$ , что затормозить все дёло; съ тёмъ вмъстъ растворенное въ массъ культурное общество останется на въки не сложившимся. Но принынъщнемъ устройствъ, наша сборная жизнь основана все-таки на почвъ, хотя и непроизводительной, а не на флюгеръ, какъ было бы съ передачею ея въ руки такой мъщанины, какую представляетъ нынъщній русскій цензъ, особенно не высокій, —потому что цензъ высокій, господство исключительно богатыхъ людей, у насъ немыслимо; оно слишкомъ противоръчитъ русскимъ нравамъ.

Недостатки русскаго дворянства въ его нынъшнемъ видъ очевидны; но они не такого свойства, чтобы можно было не только отчаяваться за него, но даже сомнъваться въ томъ, что наше дворянство можетъ служить надежною сердцевиною русскому культурному слою, какъ будущему политическому сословію, и русской умственной жизни. А какъ внъ дворянства у насъ положительно ничего нътъ, то и выбирать не изъ чего. Общіе же недостатки нашего дворянства, какъ всякій знаеть, состоять въ разрозненности. значительно увеличившейся еще въ последние годы, и въ отсутствім гражданскаго воспитанія-откуда и обезличеніе, и шаткость. Какъ исключительно служилое, оно связывалось только вокругъ престола, въ государственной дъятельности; но по крайней мъръ эта связь, вмъстъ съ извъстною однородностію воспитанія и преданій, осталась въ немъ и только въ немъ одномъ; она легко перейдеть въ связность гражданскую, земскую, какъ только наше историческое сословіе будеть поставлено передъ настоящимъ діломъ-поставлено какъ сословіе, а не какъ сборъ несвязныхъ личностей. Частные же вышеуказанные педостатки дворянства, на которые упираются сторонники исключительнаго ценза, составляють принадлежность — не сословія, а только нынішней переходной полосы времени. Отказываться отъ единственнаго орудія

общественной силы, оставленнаго намъ въ наслъдство многовъковою исторіей, изъ-за временныхъ его несовершенствъ, значило бы дать ему ржавъть еще болъе и добровольно увъковъчивать наше неутъшительное настоящее. Всъ недостатки русскаго культурнаго слоя привиты ему школьнымъ періодомъ и теоретическимъ переустройствомъ, а потому всё они излечиваются дёятельною общественною жизнью. Начнемъ съ перваго недостатка. Покуда, правда, наша аристократія (служебная — другой у насъ никогда не существовало) дъйствительно оторвана отъ своего сословія, что сильно подрываеть его значеніе. Со времень Петра Великаго верхушки привилегированнаго класса постоянно замыкались въстолицахъ и не составляли одного тёла съ областнымъ дворянствомъ, въ силу тъхъ же условій, которыя разъединяли все дворянство между собою -- въ силу потребностей государственной службы. Для этихъ цёлей исключительно создавались у насъ и новая аристократія, и все культурное сословіе. Очевидно, что съ измъненіемъ способа правительственнаго дъйствія сообразно спросу времени, съ перенесеніемъ центра управленій изъ канцелярій въ земство, большинство дворянства, служившаго до сихъ поръ верховной власти въ качествъ слугъ-чиновниковъ, обратится въ ея слугъ земскихъ; въ земствъ будетъ составляться репутація людей; земство, а не столичныя гостиныя и министерскія канцеляріи стануть разсадникомъ нашихъ государственныхъ дъятелей. Такое же разсредоточеніе, (вм'єсто вын'єшняго военно-окружнаго) крайне необходимо для армін; высшее и низшее дворянство должны быть одинаково разлиты въ ней. Когда двойное это перемъщеніе совершится, — а безъ него мы не обойдемся — тогда большинству богатыхъ русскихъ родовъ не зачёмъ будетъ скопляться въ столицепраздная жизнь вив всякой службы не въ нашихъ нравахъ; для своей прямой пользы они станутъ начинать карьеру на родинъ, сольются съ мъстнымъ земствомъ и станутъ его головою. Одна изъ важивищихъ причинъ нашей сословной неокрвилости разсвется сама собою.

Тоже самое, и еще точне, должно сказать о нынеминей разсыпанности дворянства, объ опуствній нашихъ увздовъ. Это явленіе дів по существуєть, но оно не им веть никакого отношенія въ новымъ будто бы нравамъ сословія; въ немъ выразилась только особенность переходнаго времени. Конечно, теперь уже трудно собрать всёхъ помёщиковъ, разбёжавшихся тринадцать лътъ тому за границу и въ города, но большинство ихъ вернется, когда увидить приличное для себя положение въ родной мъстности; а затъмъ, у этихъ доморощенныхъ эмигрантовъ есть дъти, уже взрослые, дъло же идетъ не собственно о текущемъ часв, а о нашемъ будущемъ. Главное же, наше культурное общество, ставшее опять государственнымъ сословіемъ, будеть властнымъ надъ своими членами, поголовно обязанными къ срочной земской службъ, и не допустить новаго разброда между ними; да никто и не подумаеть о разрывъ связи съ своимъ пепелищемъ, когда земскія права будуть упрочивать личное положеніе, а земская діятельность—складывать репутацію человівка. Въ будущемъ, конечно, надобно ждать постепеннаго сокращенія въ деревняхъ дворянства мелкомъстнаго, недостаточно обезпеченнаго своей землицей при новыхъ условіяхъ хозяйства; оно будеть вытёсняться крестьянскимъ и крупнымъ замлевладениемъ, оставаясь долго еще необходимымъ для государственной службы, особенно же въ арміи; но тімъ боліве широкое поле предстоить дворянству ценсовому. Одо также будеть отчасти и постепенно заменяться новыми выросшими изъ почвы землевладёльцами—(недвижимыя имънія стали переходить у насъ изъ рукъ въ руки гораздо чаще прежняго), но эти новые люди, выдвигаясь одинь за другимъ и постепенно, станутъ приростать органически къ государственному сословію въ свойственномъ ему духъ. Духъ же этотъ сохра-

нится и разовьется широко, опасаться туть нечего. Кажущееся оскудініе нынішняго сельскаго дворянства, отсутствіе людей, къ которымъ прежде ходилъ судиться весь околодокъ — произошли явно отъ его разсвянія и отъ утраты прежняго положенія; люди эти живы, но одни изъ нихъ въ отсутствіи, другіе не хотять и не могут выходить изъ предбловъ частной жизни. Не всякій станеть добровольно баллотироваться въ мировые судьи, при нынъшнемъ дух в и направленіи общественнаго діла. Наше культурное сословіе конечно утратило въру въ себя послъ того какъ порвалась его сомкнутость и отъ него остались однъ безсвязныя единицы; можно испарить всю невскую воду, разливъ ее по стаканамъ выставленнымъ на солнце, хотя нельзя испарить текущую Неву. Также и съ сословіемъ. Самые развитые люди, кром'в геніевъ, сильны только общественными, а не своими личными силами. Русское культурное сословіе, сложенное въ государственное, необходимо проявить всю суть умственных и нравственных силь, присущихъ русскому народу-такъ какъ эти силы въ немъ только, и ни въ комъ кромъ его, становятся вполнъ сознательными. Потому, мы остаемся въ убъжденіи что выбора нъть: само собой дъло не поправится; исключительный ценсъ приведеть насъ еще къ большей расшатанности, чъмъ ныньшняя безсословность; остается только дворянство, какъ средоточіе необходимой намъ организаціи. Конечно въ дворянству, какъ въ сословію государственныхъ избирателей, представляющихъ собою не какую-либо сословную касту на западный образець, а итогъ умственныхъ силь Россіи, необходимо присоединить крупные капиталы и людей умственнаго труда, заявивщихъ свою способность-иначе оно осталось бы одностороннимъ и искусственнымъ учрежденіемъ, не выражающимъ дъйствительности силь, руководящихъ народною жизнію.

Когда политическое сословіе государства смыкается вокругъ насл'ядственнаго класса—иначе оно у насъ немыслимо—то оно

должно владёть своими членами и открывать свою мёстную среду не иначе, какъ по общему согласію — какъ лицамъ удовлетворяющимъ требованіямъ сословнымъ и ценсовымъ, такъ и людямъ всякаго званія, удостоеннымъ общественнаго дов'врія. Намъ зам'вчали что группа полноправнаго мъстнаго сословія будеть облечена такимъ образомъ правами отсзейскаго дворянства; мы не видимъ тутъ ничего схожаго. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ привилегированное сословіе пользуется правомъ допускать въ свою среду благородные роды наслъдственно, мы же говоримъ о личной оцънкъ людей; но, кромъ того, остзейское дворянство есть кровная каста, руководимая своимъ тъснымъ сословнымъ духомъ, а у насъ же дъло идеть о томь только, чтобы сомкнуть въ одно цёлое политическій и гражданскій, естественно выросшій и постоянно выростающій изъ почвы культурный слой, сплотить сословіе русских веропейцевъ, способныхъ относиться сознательно къ вопросамъ времени. Если такая спайка не можетъ обойтись у насъ безъ признаннаго дворянства, то никакъ не вслъдствіе какого либо аристократизма въ началахъ, а по тремъ давно уже извъстнымъ нашимъ читателямъ причинамъ: потому что у насъ нътъ другого образованнаго слоя, кромф дворянскаго; потому что въ одномъ дворянствф у насъ оказывается нокоторая привычка къ связности; потому что нашъ культурный пластъ существуетъ покуда въ видъ сырого матеріалане болъе; ему предстоить еще связаться, а прочно связаться безъ сердцевины, безъ устойчиваго общественнаго центра — невозможно, какъ доказываетъ исторія. Мы достаточно развили эти доводы въ предшествующихъ главахъ. Въ нашихъ мъстныхъ культурныхъ группахъ, положимъ хоть увздныхъ, прочно устроенныхъ, не можеть зародиться никакого кастоваго духа, а потому и въвыборахъ ихъ выразится только мёстное общественное мнёніе, а не сословная ревность, какъ въ остзейскомъ дворянствъ. Между обществомъ такого устройства, хотя бы сто разъ привилегирован-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

нымъ, т. е. полноправнымъ въ смыслѣ общественной дѣятельности, и аристократій какого бы ни было вида, нѣтъ ничего общаго. Смѣшивать эти два разряда учрежденій, значить не понимать основаній—не только общественной науки, но даже практической жизни. Аристократическое общество не сочиняется; да у насъ нѣтъ для него и матеріаловъ. Исторія опредѣлила намъ быть монархіей народною и земскою, изъ чего однакожъ вовсе не слѣдуетъ, чтобъ мы должны были оставаться обществомъ неорганизованнымъ.

Всякій понимаеть, что образованный и имущественный классь, окончательно сомкнутый, руководящій общественною жизнью и земствомъ по указанію верховной власти, есть только орудіе, а не цыв, а потому не можеть имыть поползновенія стать встьми — не только въ государствъ, но и въ народъ. Назначение его-объединить наши сознательныя силы, но не подавлять ничего действнтельно живого, стоящаго внъ его. Мы уже высказали наше мнъчіе: высшее сословіе должно быть у насъ открытымъ для всёхъ образованных родовъ и видныхъ заслугъ потомственно, для всъхъ людей, заявившихъ свою способность къ общественной деятельности -- лично; оно должно руководить крестьянскимъ самоуправленіемъ и развивать его, не зам'вщая его собою; должно нести обязательно тягости государственной и земской службы; должно взрощать на почей своего местного самоуправленія добрыхъ слугь Государя, изучившихъ дъйствительную жизнь, для дъятельности всероссійской; должно воспитать русскій народъ современемъ, конечно еще не скоро, до той мъры всесословности, какая будеть отпущена намъ исторіей естественно, безъ натяжекъ н искусственных учрежденій. Но затімь, если мы хотимь развиться до полной нравственной самостоятельности, то сомкнутое культурное сословіе должно также стать единственными орудіемъ правительственнаго действія. Ему следуеть вверить полноправное мъстное самоуправленіе, во всемь его объемь, до той черты

съ которой начинается дъйствіе государственной власти; изъ его нъдръ, изъ его выдающихся людей придется складывать высшую служебную іерархію, сначала областную, а потомъ и государственную. Даже въ чиновничьей Франціи, лишенной школы м'естнаго самоуправленія, лучшіе префекты—не говоря о министрахь—выходять преимущественно изъ общественныхъ дъятелей, даже изъ людей такъ-называемаго празднаго общества, замъняющихъ наукою жизни знаніе форменнаго ділопроизводства; у насъ же все дворянство начинаетъ и еще долго будетъ начинать жизнь государственною службою; наше земство долго еще будеть состоять изъ людей исключительно служилыхъ — тъмъ естественнъе полное довъріе въ нему. Канцелярскимъ учрежденіямъ останется у насъ еще достаточно мъста, лишь бы направление дълг было изъято изъ ихъ рукъ. Перенесеніе центра тяжести изъ чиновничества въ общество совершится легко, какъ только само общество будетъ установлено на прочныхъ основаніяхъ. Уравнов'єсить же эти дв'є силы—земскую и бюрократическую, происходящія изъ источниковъ совершенно различныхъ, выражающія совсёмъ иныя отношенія правительства къ народу, даже другой возрасть государства, вносящія въ общее діло духъ прямо противоположный — совершенно невозможно. Такое сочетание двухъ равныхъ, но разнородныхъ силъ въ общественномъ тълъ привело бы прямо къ неподвижности-ни къ чему иному. Одна изъ нихъ должна пользоваться господствующимъ, другая лишь подчиненнымъ, вспомогательнымъ значеніемъ. Или общественные діятели будуть руководиться канцеляріей, или канцелярія будеть руководиться общественными дъятелями — другого выхода нътъ. Мы достаточно вкусили плодовъ перваго преобладанія — хотя неизбъжнаго, а потому и естественнаго въ продолжение нашего воспитательнаго періода. Но этотъ періодъ уже упраздненъ нынѣшнимъ царствованіемъ. Открылся новый, а вмёстё съ нимъ и новыя потребнос-

ти, для удовлетворенія которымъ бюрократія безсильна. Очевидно какая сила стучится теперь въ дверь и готовится на см'вну прежней, въ качествъ главнаго орудія верховной власти. Правильность нашего развитія въ настоящемъ и будущемъ зависить отъ ея признанія, явнаго и опредъленнаго, со всёми его последствіями. На добно замътить однакожъ, что выдающаяся черта нынъшняго общественнаго склада, устраняющая даже мечту, чтобы изъ него могло выработатьсься что ннбудь само собою, безъ давленія сверху, заключается въ томъ, что наше общество раздвоено и тормозить само себя, потому именно что большинство культурнаго слоя — люди оторванные отъ почвы, присосавшіеся къ государственной службь подъ всевозможными названіями. При отрышонности отъ дъйствительной народной жизни, эта половина образованнаго слоя находится почти внв вліянія сборнаго опыта и вновь возникающихъ ощественныхъ потребностей. Оттого съ одной стороны, часть русскаго дворянтва, облечонная въ вицъ-мундирный фракъ, увъковъчивается, какъ подъ стекляннымъ колпакомъ, въ заколдованномъ кругъ полу-нигилистскихъ понятій, навъянныхъ на него началомъ шестидесятыхъ годовъ-хотя не болъе какъ на словахъ; съ другой стороны — она крѣпко держится за свое нагрѣтое мъсто и предпочитаетъ извъстное -- сословную службу казенную, неизвъстному --- сословной службъ земской. Несомнънно, что главными противниками связной общественной самод'вятельности, хотя бы передаваемой исключительно въ руки культурнаго сословія, являются у насъ люди того же сословія, ставшіе въ рады бюрократіи, по крайней м'єр'є многіе изъ нихъ, Переходъ, наибол'є ненеобходимый современному русскому обществу, тормозится половиною самаго же общества, предпочитающею безформенность жизни — не отъ непониманія, даже не отъ увлеченія ложными идеями, а изъ за личнаго удобства. Наше вицъ-мундирное дворянство не желаетъ самостоятельнаго земства, чтобы не подорвать сво-

его личнаго положенія. Но мы, русскіе, можемъ смёло положиться въ этомъ вопросі, какъ и во всёхъ коренныхъ вопросахъ, на нашу историческую власть: она всегда скоре упреждала чёмъ откладывала осуществленіе всякой сознанной потребности. Не остановившись передъ мъстничествомъ при Оедорі Алексьевичь, передъ святынею народныхъ обычаевъ при Петрі Великомъ, передъ крыостнымъ правомъ при ныні царствующемъ Государі, она не остановится передъ преданіемъ бюрократіи, хотя преданіе это проросло сквозь всё наши кости. Но для того чтобы бюрократія могла уступить свое місто иной, свіжей силь, надобно чтобы эта сила была готова ей на сміну—въ виді сплоченнаго русскаго общества, сплоченнаго на первыхъ порахъ хотя бы только положительнымъ закономъ. Это цёльное тёло не замедлить проявить и цёльный духъ.

Русская исторія до сихъ поръ шла впередъ неуклонно, не сбиваясь съ пути, несмотря на чрезмърныя осаждавния ее препятствія, встъдствіе того преимущества, что въ ней сочетались въ равной степени сила устойчивости и сила движенія. Наща верховная власть оставалась и останется непоколебимою въ своей сущности. Но она никогда не смѣшивала формъ съ сущностью, какъ происходило въ другихъ странахъ, ръшительно мъняла эти формы, когда онъ отживали свое время, и создавала изъ нъдръ общества новое, соотвътствующее эпохъ орудіе, становившееся на долгое время главнымъ рычагомъ правительственнаго действія. Такими последовательными орудіями были: родовое боярство (созданное, а не унаследованное) въ московскомъ періоде и безличная бюрократія въ воспитательномъ; очевидно, что въ начинающемся періодъ полнаго развитія русской жизни, основнымъ орудіемъ правительства можеть стать только культурное общество. Предшествующій періодъ выработаль въ этомъ отношеніи не болье какъ матеріалы, воспиталь русскихь европейцевь, и пользовался ихъ личною

службою; срощеніе нашихъ сознательныхъ людей въ сословіе дійствительно государственное, есть діло наступевшаго времени.

Непрерывность развитія въ эпоху близящейся возмужалости. если только мы сами не замедлимъ ея наступленія, обезпечена намъ историческими условіями прочное, чомь какому либо народу въ Европъ. Русская верховная власть, создавшая наше государство и взросшая сама на всесословной почвъ, -- на почвъ общихъ русскихъ пользъ безъ различія лицъ и состояній, не видавшая противниковъ и никогда не нуждавшаяся въ союзникахъ внутри государства, одна на нашемъ материкъ не можетъ быть пристрастною ни къ какой определенной форм в общественнаго склада, кромъ той, которая наидучие соотвътствуетъ росту общества. При такихъ отношеніяхъ къ народу, русское самодержавіе не имбетъ ничего общаго въ основании съ неограниченными административными монархіями запада, недавно еще повсем встными, духъ и содержаніе которыхъ были заранъе опредълены тьми силами, съ помощью которыхъ онъ установились. Наше самодержавіе, стоящее выше всякаго духа партій и общественных группъ, представляетъ такое же общее, коренное и нераздъльное начало, какъ народовластіе въ серьозной республикъ, — начало, передъ лицомъ котораго не существуеть въ государствъ никакой самостоятельной силы, кром'в той, которая поддерживается потребностью времени и общимъ убъжденіемъ въ ея пользъ. Полнота и единство государственнаго начала въ самодержавномъ и республиканскомъ видъ правленія не дають ему повода смотрьть ревниво на какую либо развивающуюся общественную силу, всегда встръчаемую ожесточеннымъ противодъйствіемъ въ странахъ, гдъ власть основана на уравновъщеніи и примиреніи нъсколькихъ разнородныхъ началть. Въ послъднихъ государствахъ форма, ограждающая права одной изъ сторонь, составляеть половину дела и не уступаеть своего места безъ битвы. Въ Россіи и въ Америкъ она не можетъ противоръ-

чить полновластному началу, на которомъ построено государство, не можетъ возбуждать его ревности, почему развитіе общественныхъ силь въ соответствующихъ времени формахъ, естественный ростъ народнаго духа - и у насъ, и за океаномъ, обевпечены самою сущностью господствующей власти, ея полнымъ политическимъ безпристрастіемъ. При культурномъ обществъ, дъйствительно сознательномъ и связномъ — но не иначе — и въ самодержавной монархіи, какова наша, и въблагоустроенной республикъ, какова американская, завёдываніе дёлами всегда будеть находиться въ рукахъ людей, выносимыхъ впередъ мнвніемъ, выражающихъ настроеніе большинства, -- потому именно, что основная власть, отъ ръшенія которой все зависить — осуществляется ли она въ лицъ самодержавнаго монарха или самодержавнаго народа - не имбетъ личныхъ интересовъ и не связана ни съ какими второстепенными общественными подразделеніями. Въ западныхъ же монархіяхъ, сложившихся на феодальной почек, какъ и въ республикахъ искусственныхъ, правительство опирается исключительно на некорыя общественныя группы и связано ихъ интересами: въ Пруссіп оно опирается на родовое юнкерство, въ Австріи-на онъмеченную крупную аристократію и на небольщой клочокъ чисто-ньмецкихъ областей, во Франціи — при бурбонахъ опиралось на эмигрантовъ и ісзуитовъ, при бонапартахъ — на штыки и на биржу, при Луи-Филиппъ и Тьеръ на буржувзію; вездъ же, по необходимости, еще на чиновничество и на войско. Въ такихъ государствахъ правительство, озабоченное собственнымъ самохраненіемъ, очевидно, не можетъ во всемъ и всегда смотръть благопріятно на свободный рость общества; оно охотно допускаеть въ немь только то, что соответствуеть его собственнымь началамь. Одна Англія составляетъ исключеніе, потому что, при всей разнородности государственнаго строя, ея политическій слой складывался не механически, а органически, сростаясь въ одно цълое.

Мы говоримъ не о томъ, что у насъ уже осуществилось, но о томъ что естественно вытекаетъ изъ данныхъ намъ исторіей основъ, что должно окончательно изъ нихъ вытечь при правильномъ народномъ роств. Мы отметили еще въ прежнихъ главахъ условія, тягот вшія надъ нашимъ прошлымь: русское государство до вчерашняго дня ни разу еще не пользовалось полною свободою действій; оно доджно было тратить всё силы безъ остатка — сначала на свою установку, потомъ на просвъщеніе общества. До окончанія воспитательнаго періода намъ было некогда выводить практическія посл'ядствія изъ своихъ теоретическихъ государственныхъ началъ. Часъ этотъ насталъ или, правильнъе, настаетъ только теперь, но онъ настаетъ условно. Подъ непоколебимою верховною властью, совершенно безпристрастною по своей сущности къ проявленію и формамъ національныхъ силь, — къ тому что мы назвали естественнымъ народнымъ ростомъ, наше сознательное общество можеть свободно развиться до полноты своего внутренняго содержанія, проявить въ соотв'єтствующихъ и законныхъ формахъ все къ чему оно способно, ведя за собой народъ - но при условіи чтобы у насъ было цельное общество, котораго покуда неть и следа, меньше следа, чемъ было когда нибудь. Правительство можеть только допустить, поощрить и узаконить всякій шагъ впередъ, созръвшій въ общественномъ сознаніи; придумывать же его само для націи оно не можеть. Самыя лучшія государственныя начала приносять плоды только въ сочетаніи съ созрѣвшимъ народнымъ разумомъ, а разумъ зръетъ въ народномъ, какъ и въ единичномъ существъ, только въ головъ, а не въ членахъ. Когда общественное тьло не вынчается хорошо устроенною толовою --- сознательнымъ н связнымъ политическимъ сословіемъ, оно можеть наслаждаться только кръпкимъ здоровьемъ и внъшнею силою, но внутреннее развитіе для него недоступно. Присочинить же искусственно такую голову къ народу немыслимо. Оно можеть думать только тою

головою, какая у него есть въ дъйствительности, какую выростила ему исторія.

Мы высказали свое мнініе о віроятных формах нашего будущаго развитія. Въ этомъ отношеніи намъ приходилось говорить то, что было уже сказано нёсколькими проницательными умами, наилучше оцбнившими основанія, на которыхъ стоитъ Россія. Дело это, впрочемъ, само по себъ достаточно ясное. Для людей, не въряшихъ въ самозарожденіе, всякій плодъ есть произведеніе дерева, на которомъ онъ ростеть. На нашу почву исторія не бросила съмянъ парламентаризма въ его европейскомъ и американскомъ видъ-въ смыслъ партій, дъйствующихъ отъ своего лица и побъждающихъ одна другую временнымъ привлеченіемъ большинства культурнаго слоя на свою сторону. Для такого рода деятельности у насъ нътъ никакой закваски, не только въ русскомъ обществъ, но даже въ русской личности. Она требуетъ существованія въ странѣ какихъ либо самостоятельныхъ сборныхъ силъ, способныхъ выступить отъ своего имени — весь западный парламентаризмъ есть діло сословное, а не общенародное; въ Россіи ністъ даже признака какой либо самостоятельной силы, внъ верховной власти, создавшей наше государство. Но исторія дала намъ другое: полное довъріе между властью и народомъ, выразившееся въ совъщательныхъ собраніяхъ, созываемыхъ по каждому важному случаю, обратившихся почти въ обычай въ концъ московскаго періода, -- собраніяхъ, которыя непремѣнно развились бы въ постоянное учрежденіе, несмотря на самыя неблагопріятныя условія, на постоянно осадное положение государства, если бы не были внезапно прерваны петербургскимъ періодомъ, устремивщимся по необходимости къ задачъ совсъмъ другого рода. По завершеніи этой задачи, возвращаясь отъ личнаго воспитанія и исключительно государственных дёль къ общественнымъ, у насъ нётъ другой точки отправленія, кром'є той, на которой мы остановились въ 1688 году; съ нея только мы можемъ начать новое движение впередъ, не срываясь съ дороги, по которой шли наши предки, но довершая сознательно ихъ дело. Нетъ сомнения въ томъ, что русская власть XIX въка, закончившая задачу воспитательнаго періода и по личному почину воззвавшая общество въ самод'вятельности, окажеть ему то же довъріе, какое оказывала два въка назадъ-если общество будетъ знать само что ему нужно, т. е. если у насъ состоится связное политическое общество. Нравственное единеніе правительства со страной въ сов'ящательных собраніяхъ, общихъ и областныхъ, смотря по обширности предметовъ обсужденія, совокуппо съ подборомъ государственныхъ людей изъ земской же самодъятельности, съ нашей практической почвы, принесетъ современемъ плоды несравненно более прочные и важные, чъмъ приноситъ ихъ неискренній парламентаризмъ европейскаго материка. Но для такого единенія нужно предварительное условіе — чтобы правительству было съ къмъ единиться. Соглащение съ восьмидесяти - милліонною безсознательною массою осуществимо только въ сказкахъ и народныхъ операхъ: Наше политическое общество не можеть появиться вдругь, во всеоружін; оно должно предварительно связаться въ областяхъ, изъ матеріала уже готоваго, но еще не связнаго; всему свой чередъ. Надо сказать еще больше-это политическое общество никогда не разовьется само собой, при нын вшней разрозненности, сколько бы ни наростало для него запасовъ; его можетъ сложить въ одно цълое только та сила, которая создала Россію и все что въ ней есть-русская историческая власть.

Основонія на которых стоить современная Россія — единеніс непоколебимой и безпристрастной по своей сущности верховной власти съ народомъ, чуждымъ сословнаго соперничества — объщаетъ намъ очень богатое гражданское развитіе въ будущемъ,— если мы съумѣемъ впору понять свою личность и свою особенно-

сти, если мы искренно оставимъ несостоятельную мысль о подражаніи чуждымъ учрежденіямъ, которыя могуть быть только декораціей на нашей почвь, и станемь думать о развитіи общественныхъ формъ, дъйствительно намъ свойственныхъ. Мы считаемъ себя въ правъ говорить объ этомъ краеугольномъ вопросъ, потому что говоримъ чистосердечно, въ полномъ убъждении что у насъ есть възародыше все что намъ нужно и что мы можемъ развиться широко и прочно, не сходя съ нашихъ историческихъ основъ — съ которыхъ, вдобавокъ, и сойти не возможно, такъ какъ онъ несравненно прочнъе всякихъ преходящихъ стремленій. Мы сказали уже и думаемъ, что нашему отечеству до сихъ поръ некогда было выводить практическихъ последствій изъ началь, заложенныхъ въ нашъ государственный строй. Формы, насильно навязанныя намъ необходимостями каждаго изъ прожитыхъ періодовъ, постоянно закрывали ихъ сущность. Часъ для ихъ обнаруженія настаетъ только теперь, хотя мы живемъ еще покуда подъ формами воспитательнаго періода, не успъвщими уступить мъсто новымъ. Бюрократія, производь частныхъ властей и разъединенность культурнаго слоя, лишающая его всякой самостоятельности — основныя и неизбъжныя черты воспитательнаго времени -- до сихъ поръ еще составляють видимую наружность нашей общественной жизни; по смыслъ ихъ уже въ прошломъ, а не въ будущемъ, и даже не въ настоящемъ, хотя не только иностранцы, но огромное большинство русскихъ дюдей видятъ въ нихъ какъбы неотъемлемую принадлежность нашего кореннаго начала — самодержавія. Они судять о принципъ по формамъ, въ которыя облекала его преходящая историческая необходимость, — по военной диктатуръ московскаго періода и воспитательной миссіи періода петербургскаго, не допускавшихъ полной откровенности между властію и народомъ. До сихъ поръ многіе говорять о нашемъ государственномъ началь въ какомъ-то общемъ 'смысль, между тымъ какъ русское 16

самодержавіе есть очевидно начало совершенно новое въ исторіи, существенно способное примъняться къ потребностямъ каждой эпохи. Въ немъ выразился, думаемъ, единственно возможный видъ верховной власти монархического народа, не раздробившагося на самобытныя, рёзко отграниченныя сословія, отстаивающія свои права каждое само за себя, какъ было и есть на западъ. Всякій народъ отражается въ своей верховной власти; русскій народъ, никогда не разрывавшій общественной цізльности, не могъ, да и не нмълъ повода думать объосложнени своихъ правительственныхъ формъ; никакой сознательный бытовой интересъ внизу не чувствоваль въ томъ надобности. Наше всенародное самодержавіе, какъ народовластіе въ республикъ, стало принципомъ не допускающимъ искусственнаго владычества меньшинства, но по сущности своей благопріятнымъ всему, что желательно для сознательнаго большинства націи. Мивніе, часто выражаемое и иностранцами, и нвкоторыми русскими людьми, что подъ самодержавіемъ всякал, даже низшая власть — самодержавна, вследствіе чего вбщественная жизнь не можеть развиваться свободно, относится очевидно не къ сущности дъла, а только къ пережитымъ нами формамъ московскаго и воспитательнаго періодовъ, когда у насъ не существовало самоуправленія, а культурное, т. е. политическое сословіе государства, дъйствовало не съобща и не отъ своего имени, а лишь въ качествъ казенныхъ чиновниковъ. Это сословіе и впредь будеть не болье какъ орудіемъ правительства, потому что русскій народъ не признаетъ никакого самостоятельнаго источника власти внъ власти царской, но отдъльные органы его, отвътственные снизу и сверху, отвътственные передъ межніемъ русской земли-облечоннымъ въ соотвътственныя формы для своего выраженія, — утратять всякое поползновение къ произволу; съ другой стороны нельзя даже придумать повода, по которому правительство, не нуждающееся ни въкакихъ союзникахъ внутри государства, а потому

не связанное никакими сословными и частными интересами, стало бы систематически противиться заявленію сознательнаго, организованнаго и вполив върнаго ему русскаго большинства. Даже дъятели государственные, избираемые властію лично, поставленные передъ гласною разценкою этого большинства, станутъ дюльми вполив ответственными - гораздо болбе чемъ въ странахъ конституціонныхъ, гдв эта ответственность есть только слово прилагаемое къ делу разве лишь восторжествовавшею революцією. Чисто правственныя основи, тамъ где оне могуть быть чистосердечными, гдѣ онѣ не ватруднены несогласимыми интересами, оказываются действительнее всяких другихъ, -- на такихъ основахъ, стоитъ семейство и все что есть самаго священнаго у людей. Вошедши въ привычку, онъ проникаютъ народный организмъ и становятся неискоренимыми. Всякій знаетъ что въ Англіи. столь рызко отличающейся оть материка своимъ крынкимъ устоемъ, самые основные законы суть законы неписанные, но за то вросшіе въ сознаніе каждаго англичанина.

Примъръ англо - саксонскаго племени въ этомъ отношеніи особенно важенъ для насъ, русскихъ, сохранившихъ простоту, можно сказать естественность своего общественнаго устройства; въ такомъ состояніи, именно, залогъ преуспъянія заключается главнъйше въ нравственныхъ началахъ, въ сборныхъ, глубоко укорененныхъ убъжденіяхъ, играющихъ второстепенную роль на западномъ материкъ, гдъ весь государственный устой построенъ на письменномъ договоръ между недружелюбными сословіями, изъ которыхъ одно только высшее чистосердечно поддерживаетъ верховную власть. Извъстна поговорка англичанъ объ ихъ (не одноличномъ) самодержавіи, что король въ парламентъ (King in parliament) не можетъ только одного: обратить мужчину въ женщину и женщину въ мужчину. Однакожъ спросите англичанина, можетъ ли король въ парламентъ, т. е. великобританское самодержавіе, отмънить

вовсе установленіе присяжныхъ, свободу слова и сборищъ, лич\* ную неприкосновенность гражданина и тому подобное. Всякій англичанинъ ответитъ, что эти льготы не входять въ кругъ действій верховной власти. Для него эти права уже не права политическія, не обезпеченія народной свободы, подчиненныя постановленіямъ закона; они срослись въ его глазахъ съ правомъ естественнымъ — какъ понятіе о собственности, о семействъ и такъ далье. Со всыхъ сторонъ жизни обезпеченныхъ такими убъжденіями (а ихъ не мало), свобода англичанина изъята изъ подъволи общества, даже взятаго въ совокупности, она не зависить болье ни отъ формы правительства, ни отъ теченія времени. Въ такомъ разростаніи личной независимости, обращающемъ по немногу въ право естественное то, что было прежде только правомъ политическимъ или гражданскимъ, во всякомъ случав условнымъ - заключается, очевидно, единственное существенное развитіе народной жизни, обезпечивающее, въ одинаковой степени, и личность, и порядокъ. На европейскомъ материкъ такихъ укорененныхъ понятій очень мало, разростанія же ихъ вовсе не видно, отчего и общественный строй имбеть тамъ видъ условный и щаткій. Какое твердое развитие возможно, напримъръ, во Франціи, гдъ общественная власть присвоиваеть себ'в право (почти уже цівлое столівтіе) запрещать неразръшенное полиціей сборище свыше 21-го лица, даже для пріятельскаго об'йда, или право разомъ закрывать вс'й церкви и не позволять людямъ молиться? Въ Россіи мы никогда не знали стъсненій такого рода, вслудствіе непрерывности своего историческаю движенія и дов'врчиваго отношенія власти къ народу; тъмъ не менъе, выгороженныхъ изъ подъ общественной опеки сторонъ жизни у насъ также нътъ, кромъ одной-относящейся къ народному въроисповъданію. На вопросъ, конечно фантастическій: могла-ли бы наша государственная власть измънить господствующую въру, каждый русскій отвътить, какъ англичанинь отвъчаеть

въ другихъ отношеніяхъ — нътъ, это право не входить въ кругъ ея дъйствій. Между тімь одинь изь англійскихь королей могь измънить народную религию своимъ личнымъ указомъ, хотя другой поплатился престоломъ за такую попытку. Это вначить только то, что при Генрих'в VIII католичество расшаталось въ душ'в его подданныхъ, а при Яковъ II протестантство успъло уже сростись вновь съ ихъ душой; то, также, что свобода оставаться православными составляеть для громаднаго большинства русскаго населенія право отвлеченное, естественное, а не условное, нодлежащее дъйствио закона. То же должно сказать и о другихъ русскихъ религіозныхъ толкахъ: ихъ можно было преследовать какъ меньшинство, но нельзя было сломить; они удержали свое естественное право върить въ то, во что имъ върилось. Между тъмъ протестантство, распространившееся одно время такъ сильно во Франціи и въ Польнть, было искоренено властію. Можно заключить, что духовная самостоятельность въ русской природв сильнъе и что мы способны превращать постепенно преходящія льготы въ естественныя права, сростающіяся съ понятіемъ людей, т. е. ограничивать все более и более вругь действій общественной власти, каковы бы ни были ел формы--- въ чемъ и состоить истинное упроченіе свободы. До сихъ поръ эта способность проявлялась только въ одномъ направленіи, вследствіе неодолимыхъ внёшнихъ условій, тягот віших надъ нашею живнію во все продолженіе прожитой нами исторіи, но если, накъ можно думать, она существуєть въ насъ, то она проявится и въ другихъ отношенияхъ. Между тъмъ, при тасномъ единени власти съ народомъ, вакъ у насъ, предстоящія намъ формы развитія (очевидно совъщательныя, а не конституціонныя на западный ладь, основанныя на полюбовномь соглашеніи, а не на силь, существенно изменчивой) несравненно благопріятніве для выработки коренных и повсемістных убівжденій, переливающихся по немногу въ понятіе о естественномъ пра-

вв, чемь захваты нартій, всегда оспариваемые противоположною партією, всегда условные, въ которыхъ заключается суть европейскаго материковаго развития, если только оно можеть быть названо развитіемъ. Лишь въ Англіи и Америкъ данное разъ никогда не отымается, потому что тамонінія партін давно согласились въ общихъ основаніяхъ, потому что онъ въ прямомъ смыслёне нартіи на подобіе французскихъ и німецкихъ, а группы практическихъ мивній, взаимно уважающихъ другь друга, вслідствіе чего въ этихъ странахъ общество все болье и болье выгораживается изъ подъ опеки писанныхъ условій. Благодаря цёльности нащего кореннаго начала, нашей исторической верховной власти, устраняющей всякій споръ объ основаніях, намъ придется не только кончить, но и начать свое общественное развитие въ англо-саксонскомъ духв- группами единомышленниковъ, стоящими на одной и той же почві, разнящимися только въ практическихъ выводахъ. Тъмъ прочиве будуть укореняться въ русскомъ народъ основныя мивнія, вырабатываемыя общественною жизнію и не раздираемыя антинодною противоположностію партій; тімь быстріве будуть развиваться понятія о естественном правъ общества и дичностей: Всякое же такое нонятіе, разъ укоренившееся, по неизбъяному закону исторіи находить формы и пути, для заявленія о себъ, постепенно порождаеть соотвътствующія ему учрежденія, сила которыхъ ваключается въ установленности и общемъ довъріи, а не въ томъ-сов'єщательныя он в или парламентарныя, развиты ли оны обычаемъ или скрыщены пергаментомъ. При продолжающихся еще покуда формахъ воспитательнаго періода, подчиняющих все и всёхъ ежечасному бюрократическому надвору, обычай не ниветь у насъ никакого вначенія въ публичной жизни, ему неоткуда даже возникнуть; но при обществъ самодъятельномъ онъ необходимо получить значение первостепенное, станеть ненисаннымъ закономъ, предшествующимъ закону писанному и по-

ясняющимъ его. Можно надъяться, что такимъ образомъ мы пойдемъ къ развитію соразм врному даннымъ намъ силамъ, безъ перерыва, путемъ гораздо върнъйшимъ, болъе сознательнымъ и искреннимъ, чъмъ идутъ народы европейскаго материкъ. Но для того нужно прежде всего подчинить стихійныя влеченія народному разуму, поставить въ головъ толпы объединенное культурное сословіе, признанное политическою силою русской земли и исключительнымъ орудіемъ верховной власти.

Положеніе наше безприм'єрное. Намъ приходится складывать свое сознательное общество, везд'є выработывавшееся исподоволь, въ состояніи зр'єлаго государственнаго возраста. Въ этомъ отношеніи между нами и другими народами оказывается такое же различіе, какъ между филологомъ, изучающимъ новый языкъ съ помощію сравнительнаго языкознанія, и ребенкомъ, перенимающимъ его отъ няньки. Посл'єдствія явны: наша національная политическая и общественная жизнь долго не станетъ такою же развязною, какъ у н'єкоторыхъ европейскихъ народовъ; но она можетъ стать бол'є сознательною и прочною.

Заключительная мысль этой книги очевидна: наша родная Россія, въ настоящемъ ея видѣ, предоставленная естественному теченію дѣлъ, не разовьется ни во что, несмотря на безпримѣрное богатство духовнаго содержанія—по неимѣнію въ себѣ дрожжей—какихъ либо самодѣйствующихъ общественныхъ силъ, способныхъ поднять насъ и дать намъ опредѣленный обликъ. Насъ можетъ поставить на ноги только рука верховной власти, новый правительственный починъ, дополняющій великія послѣдствія преобразованій, совершенныхъ преимущественно съ отрицательной стороны, — положительною ихъ стороною, точно согласованною съ нашимъ историческимъ складомъ и всѣми дѣйствительностями нашей бытовой жизни. До сихъ поръ эта положительная сторона выразилась учрежденіями, смѣемъ сказать — искуственными, проникну-

тыми духомъ исключительной полосы времени когда онъ совидались, и по большей части непринявщимися на нашей почвъ. Есть надежда, что разъ ставши на ноги мы устоимъ, олицетворяя народную притчу о нашемъ сиднъ Ильъ Муромцъ. Остается стало быть желать, чтобы большинство русскаго образованнато слоя сознало отчетливо и высказало вслухъ нашу главную современную потребность — потребность общественнаго объединенія. Когда она будеть признана значительнымъ числомъ мыслящихъ людей, то правительство, можно надъяться, не затруднится осуществить ее: водвореніе нравственнаго порядка въ Россіи столь же необходимо власти, какъ и народу. Тогда выкажется сама собой и форма, въ которую мы должны сложиться, -- намъ не изъ чего выбирать. Надобно зам'втить еще сл'вдующее: одни фантастические умы, вовсе непонимающие действительности, могуть воображать, что Россія не только 19-го, но даже 20-го стольтія — будеть въ состояніи управляться сама собой, по образцу Англіи. Россіей надо, и еще неопределенно долго будеть надо-управлять; все дело только въ томъ, чтобъ ею хорошо управляли. Но правительство, какъ мы однажды выразились, состоить не изъ волшебниковъ, знающихъ народныя нужды лучше чёмъ ихъ знаетъ самъ народъ и его культурное сословіе; пора одностороннихъ вопросовъ воспитательнаго періода, видныхъ лучше сверху чёмъ снизу, уже миновала; задачи развитой общественной жизнистали несравненно сложные, а потому върное направленіе ихъ невозможно въ будущемъ безъ содъйствія самаго общества, способнаго къмъстному самоуправлению и късовъщательному обсуждению передълицомъ власти обще-русскихъ вопросовъ. Заключение явно: связное и сознательное общество составляеть такую же жизненную потребность наступившей эпохи, какую личное развитіе пультурных влюдей составляло въ эпоху, недавно законченную. Безъ обществамы можемъ прозябать, но жить не можемъ.

.a. 3 81 3

Въ природъ духовной — въ исторіи, также какъ въ природъ вещественной, великія и прочныя послъдствія истекають по большей части не изъ шумныхъ переворотовъ, а изъ постоянно дъйствующихъ, мелкихъ съ виду причинъ, направляющихъ общее развитіе будущаго въ ту. а не въ другую сторону. Переходъ изъ нынъшней русской безформенности къ благонадежной общественной организаціи, соотвътствующей нашему коренному складу, не требуетъ ни какой громкой, передълки установленнаго порядка, ни какого перелома въ коренныхъ законахъ, ничего похожаго на великое обновленіе шестидесятыхъ годовъ; онъ можетъ быть осуществленъ нъсколькими, мало замътными для нашего народа и Европы, дополненіями къ дъйствующимъ постановленіямъ. По нашему разумънію эти дополненія заключаются въ слъдующемъ:

- 1) Опредълить новыя права вступленія въ потомственное и личное дворянство, права соотвътственныя современному развитію нашего общества,—чтобы сомкнуть прямо или костенно около высшаго сословія, остающагося главнымъ орудіемъ правительственнаго дъйствія, весь русскій культурный слой; вмъстъ съ тъмъ предоставить этому сословію извъстныя права надъ своми членами.
- 2) Перенести избраніе властныхъ лицъ увзднаго управленія въ дворянское собраніе, устроенное вышесказаннымъ образомъ, не трогая ни городскаго, ни крестьянскаго самоуправленія.
- 3) Поставить надъ волостями попечителей, по избранію дворянства.
- 4) Ограничить кругъ дъйствія всесословных в земских в собраній утвержденіем в земских в налогов и выбором лиць, завъдующих общественными суммами, съ представленіем мъста въ собраніи всякому владёльцу ценсоваго имущества или капитала, личному и еборному.
  - 5) Отдать убять, во всёхъ отношеніяхъ, въ полное зав'єдыва-

ніе мъстному самоуправленію, обращенному въ отвътственную инстанцію управленія государственнаго.

- 6) Предоставить губернскому предводителю право созывать сословное собраніе губернское, а собраніямъ этимъ — свободу сноситься между собою и дъйствовать по отношенію къ правительству на основаніи существующихъ, ни когда не отмѣненныхъ законовъ императрицы Екатерины П.
- 7) Сокращать постепенно бюрократію до необходимых преділовь, по мірі передачи земству заботь, лежащих в теперь на ней *дпиствительно*, обращая остатки отъ сокращеній на земскія потребности.
- 8) Явно отграничить гражданскія должности властныя отъ приказныхъ и зам'єщать первыя преимущественно земскими д'ятелями.
- 9) Опредълить особыя обязательныя отношенія дворянства къвсесословной воинской повинности и къ службъ въ арміи.

Исчисленныя мёры, конечно, поведуть со временемь еще ко многимь другимь; но уже сами по себь онъ дадуть русской жизни прочное основание.

Ни одно изъ этихъ дополненій, истекающихъ прямо — или изъ нашихъ кореннихъ законовъ, или изъ нашихъ естественныхъ и обычныхъ отношеній, не будетъ носить на себѣ, ни въ какой степени, характера общественнаго переворота въ глазахъ современнаго поколѣнія; но итогъ ихъ дастъ совсѣмъ иное направленіе нашему будущему; онъ замѣнитъ нынѣшнюю безформенность (слово равнозѣачущее хаосу) разумно устроеннымъ обществомт. Въ срокъ одного поколѣнія на мѣсто нынѣшней безсознательной нравственно безсильной Россіи станетъ Россія сознательная, способная выработать присущія ей духовныя силы въ опредѣленные образы.

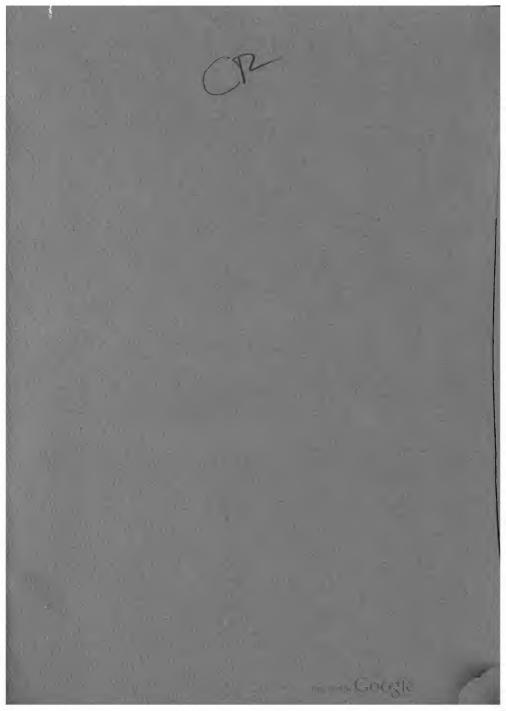

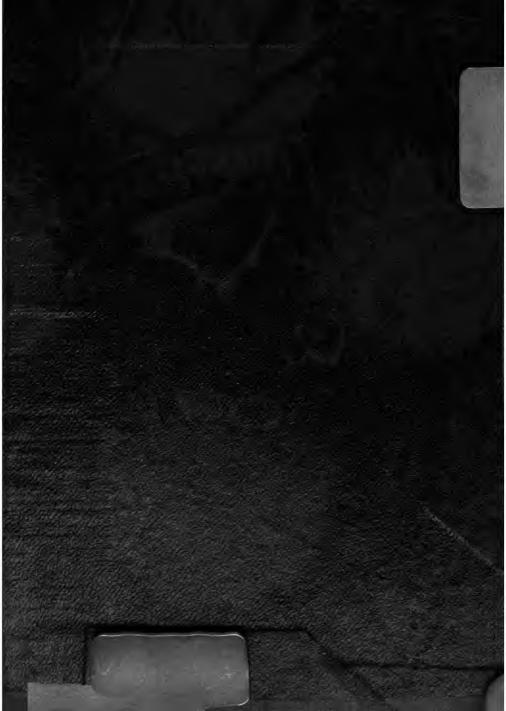

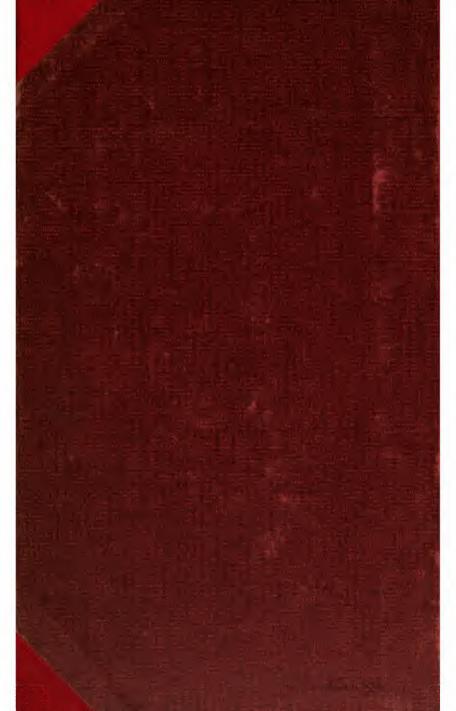